

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

## О программе Поиск кпиг Google

Muccus Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/



:



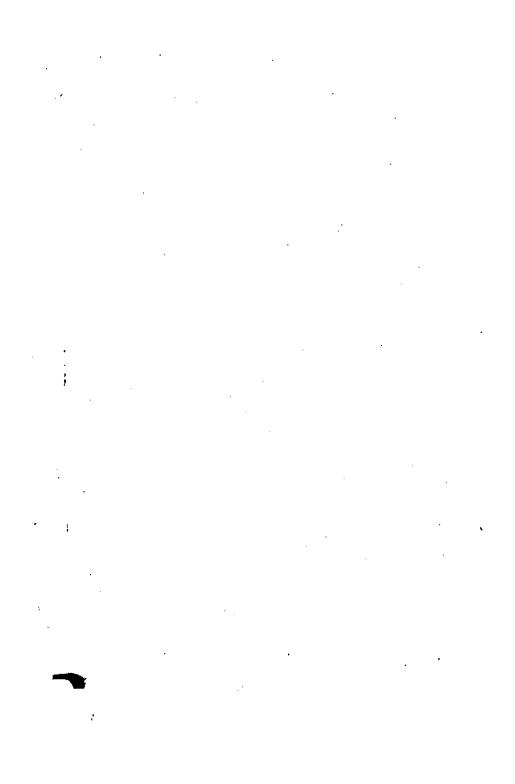



Nelider, Feder Fee worth

# ОЧЕРКИ ПО ИСТОРІИ

НОВЪЙШЕЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1-я часть.

2-е изданіе, исправленное и дополненное.

1907.

841.74 N425 peh 1907

# Вмѣсто предисловія.

Предлагаемые «Очерки» имѣють цѣлью оказать посильную помощь при ознакомленіи съ талантливѣйшими русскими писателями послѣгого-левскаго періода, проложившими русской литературѣ широкую дорогу въ Европу, но до сихъ поръ еще не удостоившимися занять соотвѣтствукъщаго ихъ первокласснымъ талантамъ мѣста въ русской школѣ.

Нельзя, конечно, сказать, чтобы наше общество совсёмъ не было знакомо съ новой русской льтературой этого періода. Кто же изъ болѣе или менѣе образованныхъ русскихъ людей не читалъ такихъ писателей, какъ Григоровичъ, Тургеневъ, Гончаровъ, Островскій, Салтыковъ, Некрасовъ, Достоевскій и друг. Но знакомство съ писателемъ путемъ простого чтенія его произведеній, безъ всякой системы, внѣ всякой связи съ исторіей его времени, безъ уясненія себѣ общественно-историческихъ задачъ, которыя онъ преслѣдовалъ, едва ли можетъ быть названо основательнымъ и имѣющимъ важное образовательное значеніе. Если подходить къ этому вопросу съ серьезными требованіями, то съ этой точки эрѣнія придется сказать, и притомъ сказать чистую правду, что огромному большинству нашего общества исторія гообще всей новой русской льтературы очень мало извѣстна.

Паша средняя школа не даеть настоящаго историческаго курса литературы: она тщательно обходить молчаніемь все, что именно нужно и важно для такого изученія: вліяніе окружавшей писателя среды, общихъ условій времени, идейныхъ теченій, общественныхъ настроеній. Лержась

стараго педаглогческаго предразсудка, въ силу котораго только отдаленная старина представляетъ предметъ, годный для серьезнаго изученія въ школѣ, она расширяетъ программы по древнему періоду литературы въ ущербъ новому. Литература XIX вѣка вслѣдствіе недостатка времени, какъ обыкновенно говорится, проходится съ грѣхомъ пополамъ, бѣгло, спѣшно и заканчивается Пушкинымъ, Гоголемъ, въ лучшемъ случаѣ — Лермонтовымъ, Кольцовымъ. Только въ послѣдніе годы немногіе изъ талантливѣйшихъ писателей послѣгоголевскаго періода удостоплись попасть въ программы нѣкоторыхъ учебныхъ заведеній.

Такимъ образомъ учащаяся и кончившая курсъ молодежь, въ громадномъ большинствъ идущая мимо историко-филологическаго факультета, остается навсегда съ самыми скудными историко-литературными свъдъніями. А между тъмъ весьма понятный и естественный интересъ къ текущей литературъ влечетъ ее къ произведеніямъ писателей самой новъйшей формаціи, — писателей, часто имъющихъ громкую европейскую извъстность. Какъ великъ пробълъ въ историко-литературныхъ знаніяхъ этой молодежи, опредълить нетрудно: отъ появленія «Мертвыхъ душъ». до разсказовъ М. Горькаго или Л. Андреева, Куприна и драг. прошло слишкомъ 50 лътъ, а отъ «Евгенія Онъгина» — еще болье. За это время успъла совершиться цълая литературная эколюція. Въ новъйшей литературъ процессъ развитія, какъ извъстно, совершается быстръе, -- иногда два-три десятка лътъ значатъ очень много. Легко себъ представить въ какомъ положении находится читатель, отъ «Онъгина» или «Мертвыхъ душъ> перескочивній прямо къ разсказамь того или другого писателя послѣднихъ дней. Снабженный весьма скуднымъ запасомъ историко-литературныхъ свъдъній вообще, совершенно незнакомый съ громаднымъ литературнымъ періодомъ новаго времени, онъ, конечно, не въ состояніи разобраться въ вопросахъ, возникающихъ невольно въ его головъ, при чтенін современнаго автора. Хотя эти вопросы большею частію не новы, но они коренятся въ неизвъстномъ ему періодъ, а пъкоторые изъ нихъ имфють и болбе длинную и сложную исторію, будучи твено связаны съ различными теченіями европейской мысли, основательное знакомство съ которыми у него тоже отсутствуетъ. Оставленный безъ помощи науки, безъ ея руководства, онъ, конечно, не можетъ отнестись спокойно и критически къ проводимымъ новъйшимъ писателемъ идеямъ. А талантъ ппсателя дъйствуетъ на него иногда такъ сильно, что онъ теряетъ всякую способность самостоятельно размышлять, задаваться какими бы то ни было вопросами и, предаваясь безотчетнымъ восторгамъ, послушно идетъ за иимъ въ данномъ направленіи.

Какъ важны для читателя болбе или менбе основательныя историколитературныя знація, видёть нетрудно. Для примёра возьмемъ вопросъ объ отрицательномъ отношении къ интеллигенции, къ образованию, къ цивилизаціи вообще, — вопросъ, съ которымъ читатель зачастую встрфчается въ новъйшихъ произведеніяхъ нашей литературы. Это — вопросъ очень старый, и для надлежащаго отношенія къ нему нехудо знать его исторію. Не особенно зарываясь въ глубокую древность, все-таки не мішаетъ приномнить то широкое европейское движение конца XVIII и начала XIX въковъ, которое носитъ название романтизма, и хотя самый ближайшій источникъ его — Ж.-Ж. Руссо. Въ нашей русской литературъ этотъ вопросъ имъеть также длипную, интересную и поучительную исторію. Пушкинскій Алеко, по примфру европейскихъ романтическихъ героевъ, бъжавшій въ дыкій цыганскій таборъ изъ городовъ, гдъ «просять денегь да цфией»: славянофилы, идеализировавшіе народь и его прошлое и питавине твердую увфренность, что онъ самъ рфшитъ вопросъ о лучшей общественной организаціи, безъ всякой номощи интелличенцін, живущей, по ихъ мижнію, чужимъ умомъ. т.-е. умомъ Европы; народники 70-хъ годовъ, вибстб съ Достоевскимъ и Толстымъ отрицательно относивниеся къ интеллигенціи и приходивніе къ заключенію, что интеллигенція должна учиться у народа, а не наобороть, — все это стадін развитія у насъ того же самаго вопроса.

Пндивидуалистическія стремленія, замѣтно пробивающіяся въ нашей литературѣ нослѣдняго періода и представляющія также характерный признакъ ся романтической окраски, тоже не новы. Они коренятся въ томъ же европейскомъ движеніи, имѣютъ тѣсную связь съ ученіемъ Ничше и другихъ европейскихъ индивидуалистовъ, и болѣе и менѣе близкихъ къ пашему времени; они имѣютъ и у насъ двухъ крупныхъ представителей, —тѣхъ же Достоевскаго и Толстого, вліяніе которыхъ на европейскую литературу въ настоящее время не подлежитъ сомиѣнію. Правда, индивидуализмъ Достоевскаго и Толстого чисто моральный и притомъ демократическій, но все же онъ хмѣстъ схолото съ мамъ-

видуализмомъ Цичше, Ибсена и другихъ европейскихъ мыслителей и художниковъ, которые за проблемой личности не видятъ проблемы Все это — вопросы живые, серьезные, интересующіе общественной... людей, — вопросы, ръщенія которыхъ жадно образованныхъ наша молодежь. настоятельная потребность Чувствуется въ руководствъ, которое ид ослом оказать помощь въ такомъ трудномъ положеніи.

Наше время есть время громаднаго спроса на образование. Русская интеллигенція растеть и ширится. Изъдворянской она давно стала разночинной и теперь понимается, по словамъ Г. Успенскаго, «внъ званій и сословій, внъ размъровъ благосостоянія и общественнаго положенія». 70 льтъ тому назадъ почти вся русская интеллигенція заключалась въ московскихъ студенческихъ кружкахъ, исключительно дворянской молодежи, о которыхъ Герценъ говорилъ тогда, что въ нихъ, въ этихъ «мальчикахъ, только что вышедшихъ изъ дътства, — Россія будущаго», что «Россія этими дътьми частію начала приходить въ себя»... И это было върно: тогда среди всеобщаго умственнаго застоя и царившей въ обществъ пошлости только въ этихъ юныхъ головахъ хранились съмена живой мысли, вскоръ, дъйствительно, обнаружившія свою жизнеспособность. Но мы теперь, несмотря на роковыя задержки на пути, все-таки отошли на большое разстояние отъ этого темнаго періода нашей жизни. Тогда и теперь-два далекихъ и различныхъ историческихъ момента. Въ настоящее время живая мысль распространилась широко по всей землъ русской, и понятіе «русская интеллигенція» имъеть очень широкій объемъ. Задачу ея тотъ же Г. Успенскій, какъ художникъ, очень образно и върно опредъляет следующими словами: «Въ поле светятъ сучья хворосту, въ избъ-лучина, въ богатомъ домъ-лампа. Но вездъ разными способами задача исполняется одна и та же: во тьму вносится свътъ». Эта интеллигентская задача-всюду и всякими способами вносить свъть-и отличаеть, главнымъ образомъ, наше время, -время неизбъжной, настойчивой потребности самаго широкаго распространенія просвъщенія. И странно видъть, что среди этихъ усиливающихся съ каждымъ днемъ запросовъ на образование, среди обнаруживающейся повсюду жажды научнаго знанія наша школа не выказываеть ни мальйшаго желанія удовлетворить ихъ. Но обратимся къ нашему предмету.

Въ нашей педагогической литературъ уже много говорилось о вредъ пробъловъ въ историческомъ знаніи, которыми отличаются у насъ учебныя программы и руководства, издавна страдающія мыслебоязнью. Знаніе своей исторіи, однако, до сихъ поръ не поставлено въ нашей школь съ достаточною полнотою, научностью и не опънено надлежащимъ образомъ съ педагогической точки зрвнія. И потому мы еще со школьной скамьи привыкаемъ смотръть на свое даже недалекое прошлое, какъ на что-то скучное, безжизненное, канувшее въ въчность и не имъющее никакой связи съ тъми вопросами, которые волнуютъ наше время. У насъ до сихъ поръ не образовалось прочной привычки искать надежной опоры для своей дъятельности въ историческомъ знаніи, и мы смъло думаемъ, что можно жить и делать исторію, не зная ея. Особенно значительными пробълами отличаются историко-литературныя программы по новому періоду. Нигдъ не дають себя чувствовать такъ сильно педагогическіе предразсудки, какъ въ школьной постановкъ именно этой части предмета. Здъсь сквозить особенное недовъріе и даже какъ будто отрицаніе ея общеобразовательного значенія. Въ самомъ дёлё, что могутъ дать учащимся тъ отрывочныя безсвязныя свъдънія изъ біографій писателей и отдъльно выхваченныя черты изъ ихъ произведеній, которыя сообщаеть имъ школа? Выносять ли ея ученики основательное и чрезвычайно важное для выработки правильного міровозэрвнія, для образованія твердыхъ убъжденій знакомство съ идеями и стремленіями лучшихъ, даровитъйшихъ людей предшествовавшихъ поколъній?

Пренебрежительное отношеніе школы къ нашей новой литературъ обсобенно непростительно и обидно, потому что она отличается отъ другихъ литературъ свойствами, имъющими огромную воспитательную силу; въ лучшихъ произведеніяхъ талантливъйшихъ представителей русскаго «одухотвореннаго реализма» помимо высокихъ художественныхъ достоинствъ всегда есть очень богатое идейное содержаніе и какая-то необыкновенная свъжесть, и юношески горячее стремленіе къ добру и свъту. Знатокъ новъйшей русской литературы С. А. Венгеровъ даетъ очень върное объясненіе этихъ особенностей. «Въ силу своеобразнаго положенія русской интеллигенціи, — говорить онъ, — вслъдствіе малой культурности окружающей среды принужденной замыкоться мекльюмътельно въ сферъ интеллектуальныхъ интересовъ, — вслъдствіе малой

русская литература есть центральное проявленіе русскаго духа, фокусь, въ которомъ сощись лучшія качества русскаго ума и сердца. Нигдѣ она не является такимъ исключительнымъ проявленіемъ паціональнаго генія, какъ у насъ»... «Такое центральное положеніе русской литературы не могло не сообщить ей особенностей, рѣзко отличающихъ ее отъ литературъ другихъ европейскихъ народовъ. Главная изъ нихъ та, что наша литература пикогда не замыкалась въ сферѣ чисто художественныхъ интересовъ и всегда была каеедрой, съ которой раздавалось учительное слово. Всѣ крупные дѣятели нашей литературы въ той или другой формѣ отзывались на потребности времени и были художниками-проповѣдниками. Эта знаменательнѣйшая черта съ особенною яркостью обрисовалась въ послѣднія 60 лѣтъ, но начатки ея идутъ очень далеко»... Пе удивительно ли послѣ этого видѣть, что именно этотъ 60-лѣтній неріодъ нашей литературы и находится въ полномъ пренебреженіи въ нашей школѣ?

Если мы искреино желаемъ воспитать подрастающее покольніе въ лучшихъ идеяхъ, возбудить въ немъ высокія правственныя стремленія, то мы должны позаботиться о возможномъ сближеній школьнаго преподаванія съ серьезными запросами жизни, къ чему изученіе новъйшей литературы нашей служить наилучинимь средствомь. Отзывчивость нашихъ писателей на потребности времени обязываетъ насъ обратить особенное внимание на идейную сторону ихъ произведений, познакомиться съ историческими условіями, при которыхъ имъ пришлось развиваться и дъйствовать, и съ тъми задачами, которыя ставило передъ ними ихъ время. Нельзя поэтому выбрасывать изъ программы такихъ писателей, какъ Бълинскій, Достоевскій, Л. Н. Толстой, такихъ поэтовъ, какъ Пекрасовъ, и суживать задачу школьнаго изученія литературы, исключительною его цълью «выработку эстетическаго вкуса и стиля» учащихся. Нельзя также давать кос-какіе обрывки ихъ біографій и кос-что изъ ихъ произведеній, тенденціозно выбравши папменѣе затрогивающее окружающую жизнь, наиболъе удаленное отъ живыхъ ся вопросовъ.

Русскіе писатели, о которыхъ идетъ рѣчь, всѣ начали свою дѣятельность во второй половинѣ 40-хъ годовъ, за исключеніемъ только Л. Н. Толстого, выступившаго съ первыми своими повѣстями нѣсколько позднье. Настроеніе и идеи этой эпохи съ большею или меньшею силой отражаются въ творчествъ каждаго изъ нихъ. Если Л. Толстой прошелъ, кавъ мы знаемъ, мимо этого умственнаго движенія русской жизни и образомъ, на демократизмъ воспитался, главнымъ сочиненіяхъ Ж.-Ж. Руссо, то это все-таки не заставило его идти совстмъ въ разръзъ со своими литературными сверстниками, такъ какъ первоисточникъ русскаго демократизма у всёхъ одинъ и тотъ же-французская просвётительная литература XVIII въка. Толстой уже въ нервыхъ своихъ произведеніяхъ обнаруживаетъ стремленія, соотвътствующія основнымъ интересамъ эпохи 40-хъ годовъ, а въ дальнъйшемъ развитіи его идей видна еще болъе тъсная связь ихъ съ эпохой нашего народничества. 40-е годы — важный періодъ русской общественной жизни. Они продолжають прерванное во второй половинъ 20 хъ годовъ общественное развитіе и подготовляють эпоху великихъ реформъ. Это-время выработки подъ новыми вліяніями европейской науки и литературы самыхъ необходимыхъ, отсутствовавшихъ у насъ, общественныхъ понятій, на которыхъ воспитались указанные писатели и, въ свою очередь, воспитывали русское общество. Наиболъе яркое и талантливое выражение эта эпоха нашла въ сочиненіяхъ Бълинскаго и Герцена. Первый и особенно второй томъ сочиненій послёдняго въ только что вышедшемъ русскомъ изданій заключають въ своемъ содержаній обильный историко-литературный матеріаль, относящійся къ этой эпохъ. Серьезные и авторитетные изследователи новейшаго періода русской литературы находять возможнымъ и справедливымъ даже назвать 40-е годы эпохой Бълинскаго. Ясно, что оба эти писатели не могуть быть обойдены молчаніемъ. Давно и прочно установлено также огромное значение Бълинскаго и для всего новъйшаго періода русской литературы. Бълинскій, по словамъ С. А. Венгерова, - «средоточіе русской мысли своего времени, энциклопедія русскаго ума и чувства, первоисточникъ всего великаго, хорошаго. эстетически-върнаго и этически-правильнаго, что было въ русской литературъ послъднихъ 60 лътъ». Исторія нослъдовательнаго развитія взглядовъ Бълинскаго, прибавимъ мы, есть въ извъстной мъръ исторія общественнаго развитія за этотъ періодъ, потому что за нимъ, руководясь его идеями, шли многіе ряды покольній. Бълинскій быль настояимъ вождемъ. Нужно ин постъ втого доквана побходимость. возможно полнаго, серьезнаго знакомства съ его жизнью и дъятельностью?

Мы думаемъ, что такіе главные двигатели нашего общественнаго развитія, какъ Герценъ и Бѣлинскій, должны непремѣнно занять видныя мѣста въ исторіи русской литературы. Въ 1-й части нашихъ «Очерковъ», содержаніе которой составитъ исторія николаевскаго тридпатилѣтія (1825—1885 гг.), мы и постараемся это сдѣлать, конечно, въ извѣстныхъ предѣлахъ, сообразуясь съ поставленной нами главной задачей— дать въ сжатой формъ исторію развитія русской литературы за этотъ періодъ.

60-е и 70-е годы русской жизни прошли также не безследно, если не для всёхъ, то для большинства писателей 40-хъ годовъ и вызвали новыя направленія общественной мысли и новыхъ дъятелей литературы. Тургеневъ періодъ нашего общественнаго возрожденія (1855—1863 съ чуткостью тонкаго художника отмфчаль различныя общественныя настроенія и направленія мысли, характеризующія и 40-е, и 60-е годы, а нёсколько позже схватиль характерныя черты движенія 70-хъ годовъ. Въ ту же свътлую эпоху Островскій освободился отъ усвоенной имъ въ началь 50-хъ годовъ узко-патріотической точки зрънія на русскую жизнь и написаль цалый рядь лучшихъ своихъ пьесъ, и деятельность его впервые получила върную оцънку въ замъчательныхъ статьяхъ талантливаго критика того времени Добролюбова. Крупныя произведенія Гончарова и Достоевского также отражають идеи и настроенія этихъ десятильтій. Даже геніальность Л. Толстого не освобождаеть его отъ солидарности со многими интересами 60-хъ и 70-хъ годовъ. На рубежъ этихъ двухъ замъчательныхъ десятильтій нашей жизни были сдъланы важныя поправки въ общественномъ міровоззріній, и переходъ изъ одного десятильтія въ другое представляеть образцовый примъръ правильной общественной реакціи, которая не стремится уничтожить совствиь предшествующее направление мысли, не ведеть къ застою, а только исправляетъ неизбъжныя въ каждомъ сильномъ движеніи ошибки, крайности увлеченій, сглаживаеть шероховатости, смягчаеть рызкости. Сильныя альтруистическія стремленія этого времени, покалнное настроеніе русскаго интеллигента, сознаніе своей вины и долга передъ народомъ, идеализація крестьянской жизни и большія наивныя ожиданія отъ де-

ревни, будто бы хранящей въ своихъ недрахъ чудотворныя начала новой общественности, — составляють характерныя черты эпохи народничества. Лучшій и наиболье талантливый писатель этого «совъстливаго періода нашей жизни» Г. Успенскій въ своихъ произведеніяхъ развертываетъ передъ нами широкую картину народной жизни съ характери инкиж йіненіями ея строя подъ напоромъ новыхъ теченій жизни и общественной мысли, --- картину, проникнутую высокимъ правственнымъ настроеніемъ, глубокою любовью къ человъку, скороью объ его гибели, смягченной часто свътлымъ юморомъ. Муза Некрасова негодующе рыдаеть по 1877 годъ, рисуя въ чудныхъ поэтическихъ образахъ народное горе и цалый рядъ геросвъ и героинь передовой русской дружины, боровшейся за народные интересы. Въ тъсной связи съ общественной жизнью этого періода стоить художественная сатира Салтыкова. Ея зеркало отражаеть уродинвыя, отрицательныя явленія этого времени, порожденныя, главнымъ образомъ, наступившею и съ каждымъ годомъ усиливавшеюся реакціей.

Все это обязываеть насъ дать по возможности полныя характеристики этихъ десятильтій, выяснить связь между фактами общественной жизни и произведеніями крупныхъ, современныхъ ей писателей, при чемъ, конечно, выдвинуть впередъ творцовъ русскаго соціальнаго романа, ставшаго съ 60-хъ годовъ господствующею формою изящной русской литературы. Этотъ періодъ, по нашему плану, составить содержанів И части нашихъ «Очерковъ», которая появится въ самомъ скоромъ времени.

Едва ли не самую трудную задачу представляеть собою характеристика двухь послёднихь десятилётій XIX вёка. Это—время, когда реакціонныя силы взяли верхь. Оно отличается политическимъ индиферентизмомъ, равнодушіемъ къ общественнымъ дёламъ, общей вялостью, апатіей. Это была реакція противъ идеаловъ предшествующей эпохи — время Волынскихъ, Меньшиковыхъ, Леонтьевыхъ и др. публицистовъ и беллетристовъ того же пошиба. Конечно, и въ это трудное время встрёчаются отрадныя исключенія, и въ послёднее десятилётіе является рядъ новыхъ крупныхъ талантовъ. Но вотъ что говорилъ покойный Н. К. Михайловскій въ 1899 году: «Какая-то безжалостная коса быстро срёзываеть новые ростки, какая-то мрачная сила мышаеть мых разверты-

F

ваться и дать могучую листву, подъ тёнью которой можно было бы укрыться отъ непогоды, яркій цвъть, на которомь отдохнуль бы глазь, и интательный плодъ». Одинъ изъ самыхъ сильныхъ и искрениихъ беллетристическихъ талантовъ М. Горькій произносилъ въ то же время безпощадно строгій приговоръ надъ собою и своимъ покольніемъ, говоря-«Мы сами холодны и жестки. Дъйствительность, которую мы когда-то торячо хотъли перестроить, сломала и смяла насъ... Надъ жизнью несется запахъ гніенія; трусость, холопство пропитывають сердца, ябнь вяжеть умы и руки мягкими путами». Намъ кажется, однако, что въ этихъ характеристикахъ слишкомъ ужъ много горькой безнадежности, которая обыкновенно въ такіе тяжелые годы переполняеть душу лучшихъ, горячо любящихъ родину людей. Общественное тъло далеко не все было поражено гангреной, и здоровыя его части продолжали усиленную работу, кинвышую внутри. Результаты этой внутренней работы стали видны, какъ только получилась возможность говорить и дъйствовать съ большей свободой, чъмъ прежде. Переживаемый нами трудный и смутный періодъ — неизбъжный результать сорокальтней реакціи, начавшейся въ 60-е годы и особенно свиръпствовавшей въ послъднее лвалиатилътіе.

Трудность изображенія періода паружной тоски и апатіп и напряженной внутренней работы мысли усложияется еще и близостью его кътекущимъ событіямъ и несобранностью, и неразработанностью матеріаловъ, что и выпуждаеть насъ отложить выпускъ III части нашихъ «Очерковъ», въ которую должны войти 80-е и 90-е годы, на болье продолжительный срокъ.

Для того, чтобы предлагаемый въ нашихъ «Очеркахъ» церіодъ новъйшей русской литературы поставить въ органическую связь съ предшествовавшимъ ему литературнымъ развитіемъ, мы находимъ необходимымъ дать краткій общій обзоръ всей русской литературы, отъ начала русской письменности до 30-хъ годовъ XIX стольтія. Такой обзоръ напомнитъ читателямъ въ общихъ чертахъ особенности русской литературной исторін въ связи съ главными событіями русской жизни и совдававшимися ся ходомъ условіями, которыя то задерживали наше духовное развитіс, то благопріятствовали ему. Необходимость такого «Введенія» въ исторію новъйшей русской литературы будетъ ясна, какъ мы

падъемся, изъ нашего изложенія его содержанія: намъ кажется, что оно подготовитъ къ болье правильному пониманію многихъ явленій новьй- шаго періода русской жизни и литературы.

Въ заключение мы считаемъ нужнымъ сдълать еще нъсколько предварительных замичаний, касающихся самой постановки истории литературы, какъ пауки, ея объема, задачи въ настоящее время, а также и болъе подробнаго разъяснения главной задачи, поставленной въ нашей книгъ.

## Предварительныя замъчанія.

Сто лѣтъ съ небольшимъ назадъ, а у насъ, въ Россіи, и меньше того, исторія литературы, сравнительно очень молодая наука, еще не существовала. Она сводилась къ списку писателей, къ изученію стиля каждаго изъ нихъ и виѣшнихъ литературныхъ формъ, въ которыя отливались ихъ произведенія.

Это было время продолжавшагося еще господства ложнаго классицизма. Но начавшееся съ конца XVIII въка основательное изучение древнихъ классическихъ литературъ создало эстетическую критику; эстетическая теорія разрабатывалась далье романтиками на широкихъ основаніяхъ нъмецкой метафизики, выдвигавшихъ впередъпоэтическое творчество, какъ самую высокую дъятельность человъческаго духа, совмъщающую въ себъ всь другія, и исторія литературы обратилась въ исторію поэзіи.

Это было уже значительное расширеніе историко-литературной сферы: романтическая школа дала историческую точку зрѣнія и первые опыты литературной исторіи. Вниманіе ученыхъ къ народной поэзіи, признаніе ея художественныхъ достоинствъ и права на мѣсто въ исторіи новело къ дальнѣйшему расширенію предѣловъ этой науки. Важно было то, что романтики, на знамени которыхъ стояло слово «національность», заговорили о поэзіи, какъ объ отраженіи національной дѣйствительности. Дальнѣйшая работа историческихъ изученій и стремленія къ утлубленію своихъ наблюденій накъ мін-

ствительною жизнью у писателей XIX въка, проникавшихся общественными интересами, раздвигали рамки исторіи литературы все шире и шире: она становилась отраженіемъ историческихъ процессовъ жизни общества.

Въ настоящее время насъ уже не удовлетворять не только изучение стиля и литературныхъ формъ, но и историческое изучение исключительно поэтическихъ произведеній. Изъ пройденнаго каждымъ изъ насъ школьнаго курса, какъ бы онъ ни былъ убогъ, мы все-таки знаемъ, что исторія литературы не ограничивается исторіей поэзіи, что ея объемъ гораздо шире. Мы знаемъ, что есть эпохи, въ которыя художественное творчество или почти, или совсѣмъ отсутствуетъ. Въ допетровскомъ періодѣ нашей письменности, намъ, по необходимости, приходилось имѣть дѣло съ сочиненіями спеціальными, дѣловыми, съ законодательными актами, лѣтописями, сборниками правилъ домостроительства и т. п. и изъ пихъ узнавать объ идеальныхъ стремленіяхъ вѣка, извлекать популярныя, типичныя воззрѣнія извѣстной общественной среды.

Исторія литературы въ настоящее время занимаєтся не только анализомъ поэтическихъ произведеній— она изслѣдуєть общественные понятія и нравы данной эпохи, слѣдить за умственнымъ движеніемъ въка, за непрерывной борьбой старыхъ понятій съ новыми, наблюдаєть за смѣной общественныхъ настроеній, вторгается даже въ исторію другихъ наукъ, отыскивая тамъ источники новыхъ идей и оцѣнивая ихъ силу и значеніе. Этотъ широкій объемъ исторіи литературы объясняется ея главной задачей—выяснить всю совокупность общихъ понятій каждой данной эпохи, отразившихся въ ея литературныхъ произведеніяхъ.

Читатель, которому попадалась въ руки «Исторія всеобщей литературы XVIII вѣка» Гетнера, припомнить, что онъ встрѣчался тамъ не только съ поэтами, но и съ учеными, философами, историками. «Исторія новѣйшей англійской литературы» Тэна на ряду съ романистами, Диккенсомъ и Теккереемъ, разсматриваетъ критиковъ, историковъ, философовъ, какъ Маколей, Карлейль и Милль. Поэтому и намъ придется имѣть дѣло не съ одними поэтами и беллетристами.

Главное содержаніе нашихъ «Очерковъ» составляють разсказы о жизни и дъятельности нисателей послъгоголевскаго періода. Почти всь они начали свою дъятельность въ одно и то же время именново второй половинь 40-хъ годовъ, и первыя произведенія многихъ изъ нихъ привътствовалъ незадолго до своей смерти нашъ знаменитый критикъ Бълинскій. Каждый изъ нихъ оригиналенъ, самобытенъ, что всегда составляеть необходимую принадлежность и отличительную черту сильнаго литературнаго таланта. Но при всей разниць ихъ натуръ, характеровъ, обстоятельствъ личной жизни каждаго, у нихъ найдутся и общія черты, потому что ихъ жизнь и дъятельность проходили при однихъ и тъхъ же историческихъ условіяхъ, которыя и наложили на нихъ свою печать. При этомъ всѣ они, за ръдкими исключеніями, принадлежать къ высшему сословію, къ родовитому и богатому русскому дворянству: въ то время разночинецъ очень редко появлялся на литературномъ поприще. 30-е, 40-е и 50-е годы составляють еще прямое продолжение дворянскаго періода нашей литературы. Черты классовой психологіи также замътно объединяютъ ихъ.

Если ихъ дъятельность началась съ половины 40-хъ годовъ, то подготовительный къ ней періодъ обнимаетъ 30-е и конецъ 20-хъ годовъ. Мы и должны, по возможности и прежде всего, основательно познакомиться съ періодомъ, который начинается 25-мъ и оканчивается 55-мъ годами прошлаго въка. Мы должны узнать, въ какомъ состояніи находилась въ то время общественная жизнь, какія новыя идеи распространялись въ образованномъ слов общества, какова была духовная жизнь широкихъ общественныхъ круговъ, каково было ихъ настроеніе; намъ придется коспуться и источника новыхъ идей, т.-е. науки того времени. Это будетъ общая, подготовительная часть нашихъ «Очерковъ», которая дастъ намъ возможность болъе глубокаго пониманія поэтическихъ произведеній вышеуказанныхъ писателей и болье върной оценки ихъ дъятельности.

Но мы вовсе не думаемъ отодвигать поэзію на задній планъ. Поэтическія произведенія, конечно, занимаютъ въ исторіи литертуры главное центральное мѣсто: они даютъ плоть и кровь общимъ понятіямъ, представляютъ живую дѣйствительность, по пимъ мъ

лучше, яснъе видимъ общую жизнь даннаго періода. Но историкъ литературы, новторяемъ, никакъ не можетъ ограничиться изученимъ и разборомъ только поэтическихъ произведеній. Всякое поэтическое произведение есть продукть очень сложный: съ одной стороны, оно отражаетъ нравственную личность поэта, т.-е. его идеи и чувства, съ другой — вліяніе среды и историческихъ условій, въ которыхъ воспитался и жилъ поэть и отъ которыхъ, какъ бы онъ ни былъ геніаленъ, совсёмъ отрёшиться не можеть. И чёмъ популярийе произведеніе, чъмъ сильнъе оно произвело впечатльніе на общество, т.-е. отвътило на его умственные запросы и совпало съ его настроеніемъ, тъмъ болье необходимо, для выясненія его историческаго значенія, возможно широкое и обстоятельное знакомство съ исторісй времени, въ которое жилъ и дъйствовалъ поэтъ. Кромъ того, истинное поэтическое произведение, будучи создано подъ извъстными влияніями, въ свою очередь, вліяеть на общественные умы и правы. Исторія литературы должна проследить и это вліяніе и указать его въ извъстныхъ историческихъ фактахъ. Изъ сказаннаго становится ясною и тъсная связь поэзіи съ жизнью, и общественная роль поэта; выясияется и цъль изученія поэзіи.

Исторію литературы называють иногда исторіей идеаловь, и это справедливо: поэзія, занимающая въ ней центральное мѣсто, болье всего хлопочеть объ идеальномъ; даже ея отрицательныя изображенія, какъ, напримѣръ, у Гоголя или въ комедіяхъ Островскаго, всегда руководимы или, точнѣе сказать, вызываемы высокими идеальными стремленіями поэта.

По идеалы, кстати сказать, бывають разные: очень выспрение, т.-е. возвышенные, иногда доходящіе до полной неосуществимости (такіе идеалы справедливо называють утопіями, мечтательными идеалами), и менте возвышенные, не оторванные отъ земли, осуществленіе которыхъ возможно въ болже или менте близкомъ будущемъ. Конечно, чты выше идеалъ, тты онъ красивте, привлекательнте, тты способите онъ возбудить чувство энтузіазма, особенно молодое; но тты скорте онъ приведеть къ полному разочарованію и мучительной тоскть, лишь только его коснется трезвая мысль. Относительно выбора идеаловъ можно посовтовать принять въ руководство

слѣдующее соображеніе: большая или меньшая возможность осуществленія идеала всегда находится въ прямой зависимости отъ суммы благопріятныхъ для него условій въ окружающей насъ дѣйствительности. Если, напримѣръ, въ дѣйствительности не окажется ни одного условія, необходимаго для достиженія идеала, то онъ, при всѣхъ усиліяхъ съ нашей стороны, останется неосуществленнымъ. Если въ окружающей насъ жизни есть уже нѣкоторыя изъ необходимыхъ условій, то остальныя, недостающія можно и должно вызывать, создавать нашими собственными усиліями, которыя въ такомъ случаѣ не окажутся безплодными. «Жизнь, — говоритъ Герценъ, — осуществляетъ только ту сторону мысли, которая находить себѣ почву»...

Избранный нами періодъ русской литературы едва ли не самый поучительный въ этомъ отношеніи. Мы увидимъ изъ него, какъ мучительно и долго бились, путаясь, какъ въ тенетахъ, въ выспреннихъ, отблеченныхъ умствованіяхъ даровитьйшіе изъ русскихъ образованныхъ людей, какъ нъкоторые изъ нихъ такъ и не успъли высвободиться изъ этихъ тенетъ и выйти на настоящую дорогу. Мы также ясно разглядимъ и върно оцънимъ тъ истинныя, идеальныя для того времени требованія, которыя осуществились въ дальныйшемъ ходъ русской жизни, и ихъ, такъ сказать, оправдала сама русская исторія. Мы легко отличимъ эти настоятельныя требованія времени отъ тъхъ эффектныхъ, мнимо-національныхъ идеаловъ, которые создавались въ кабинетахъ и гостиныхъ извъстной части тогдашняго образованнаго дворянства безъ серьезнаго вниманія къ текущей действительности, безъ ея изученія, и потому оказались или совству, или въ значительной мъръ ложными. Мы увидимъ, что и поэзія этого періода, несмотря на всѣ препятствія и временныя уклоненія отъ жизненной правды, въ лиць лучшихъ, талантливъйшихъ поэтовъ пошла по тому върному направленію, которое ей было указано и завъщано великими ихъ предшественниками Пушкинымъ и Гоголемъ, и повела за собою лучшую образованивищую часть русскаго общества. Мы поймемъ тогда, что истипная поэзія потому-то и имъетъ важное значение для жизни, что она вырабатываеть не мечтательные, а живые идеалы, которые и служать руководствомъ въ жизни всякаго истинно образованнаго человъка.

Есть еще очень важное условіс, соблюденіе котораго необходимо при историко-литературномъ изученій и на которое мы должны указать. При анализъ или оцънкъ того или другого сочиненія писателя или всей его дъятельности, взятой въ цъломъ, мы должны подходить къ нимъ съ требованіями, соотвётствующими историческимъ условіямъ того, а не нашего времени. Въ исторіи литературы, какъ во венкой исторіи, мы замічаемь процессь развитія. Вмісті съ измъненіями въ жизни общества происходять измъненія въ литературъ. Въ произведеніяхъ художественныхъ являются новые типы; но этого мало, мъняется постепенно и самый способъ изображенія, совершенствуется художественная техника, мъняются и совершенствуются литературные пріемы и формы и самый языкъ; наконецъ происхоцять перемёны и въ отношеніяхъ писателя къ изображаемой жизни. Естественно, что въ соотвътствіи со всъми этими перемънами мъняются и требованія критики. Словомъ сказать, все находится въ пронессь развитія. Отсюда ясно, что справедливость требуеть отъ историка большой осторожности въ приложении критической мърки къ разсматриваемому произведенію. Всякій согласится съ нами, что нельзя, напримъръ, подходить съ одними и тъми же требованіями къ трагедіи Софокла, къ трагедіи Шекспира и къ драмѣ Островскаго. Находясь одно отъ другого на разстояніи віжовъ, эти литературныя явленія отличаются ръзкими чертами времени, къ которымъ падо еще прибавить не менъе ръзкія черты національныя. А въ новъйшей литературь, гдь процессь развитія совершается быстрье, требуется отъ историка еще болъе осмотрительности: здъсь иногда оказывается совершенно неприложимой современная намъ критическая мърка къ нисателю такому, который жилъ всего тридцать-сорокъ лъть до нашего времени, потому что два-три десятка лътъ развитія иногда значать очень много. Можно указать для примъра нъсколько оцънокъ, въ которыхъ отсутствовала историческая точка эрвнія.

Въ переходный періодъ отъ романтизма къ реализму въ Германіи, въ 30-хъ годахъ XIX въка, было поднято гоненіе на Гете. Съточки зрънія тогдашняго политическаго движенія, неудержимаго стремленія къ свободъ, охватившаго нъмецкую молодежь, многіе писатели этой эпохи и въ особенности одинъ изъ вождей этого движенія,

Л. Бёрне, строго осуждали Гёте и какъ писателя, и какъ человъка за то, что онъ не быль проповъдникомъ политической свободы, за то, что не боролся съ деспотизмомъ; горячность осужденія доходила до того, что его называли «риомованнымъ холопомъ». Короче сказать, примъняли къ великому нъмецкому поэту, стоявшему на самомъ рубежь XVIII и XIX стольтій, невърную политическую мьрку 30-хъ годовъ XIX въка. Бёрне даже ставилъ ему въ вину его занятія естествознаніемъ, совершенно забывая, что и въ этой области за нимъ не мало ученыхъ заслугъ. Но любонытно, что такая же точно судьба постигла и самого Бёрне: къ нему самому примъняется теперь та фальшивая мърка, которая установилась въ Германіи со времени франко-прусской войны: какъ Бёрне, такъ и соратникъ его Гейне и вся школа 30-хъ годовъ, извъстная подъ именемъ «Молодой Германіи», подверглись опалѣ за то, что возвеличивали Францію передъ Германіей и отъ первой ожидали свободы: ихъ называють теперь и плохими натріотами, и плохими пророками, совершенно забывая, что ихъ борьба содъйствовала много и преобразованію, и возвышенію Германіи.

Въ нашей литературъ есть очень яркій примъръ подобной же несправедливости. Въ 60-хъ годахъ только что истекшаго столътія русская критика воздвигла гоненія на Пушкина и его произведенія, и ошибка была опять та же самая. Писаревъ разбиралъ, напримъръ, Онъгина, героя 20-хъ годовъ, такъ, какъ можно было разбирать героя современнаго ему романа. Сочиненія Пушкина были признаны безполезными за отсутствіе въ нихъ тенденцій, желательныхъ съ точки зрвнія критиковъ 60-хъ годовъ. При этомъ упускалось изъ виду, что въ 20-хъ и 30-хъ годахъ въ нашей литературѣ были поставлены совстмъ иныя задачи, что она переживала моментъ смутной романтической идеализаціи и что только Пушкинъ силою своего генія могъ создать такое вполні реальное, высокопоэтическое произведеніе, какъ «Онтгинъ». Чтобы избъжать подобныхъ ошибокъ, повторяемъ, мы должны относиться къ поэту съ точки эрвнія условій его времени, принимая во вниманіе и обстоятельства его личной жизци, и всю ту обстановку, которая его окружала.

Намъ осталось сдълать еще одно существенно важное замъчаніе. Мы уже говорили о томъ, что знакомство съ писателемъ путемъ простого чтенія его произведеній, чтенія безъ всякой системы, частоспъшнаго, неръдко случайнаго, безъ связи съ исторіей времени не имъетъ серьезнаго образовательнаго значенія. Здъсь скажемъ еще ръшительнъе - такое чтеніе, хотя бы оно сопровождалось сильнымъ, захватывающимъ художественнымъ интересомъ и доставляло эстетическое наслажденіе, все-таки не даеть глубокаго пониманія читаемаго произведенія. Читать и наслаждаться поэтическими красотами сочиненія еще мало: надо и задумываться надъ изображеніями поэта. Покойный Островскій въ своей юбилейной річи о Пушкині 1880 г., перечисляя заслуги геніальнаго писателя, справедливо замѣтилъ: «Первая заслуга великаго поэта въ томъ, что черезъ него умнъсть все, что можетъ поумнъть; кромъ наслажденія, кромъ формъ для выраженія мыслей и чувствъ, поэть даеть и самыя формулы мыслей и чувствъ. Богатые результаты совершеннъйшей умственной лабораторіи дѣлаются общимъ достояніемъ»... Отсюда ясно, что тотъ читатель, который читаеть впопыхахь, лишаеть себя главнаго идейнаго интереса: онъ не воспользуется «богатыми результатами этой совершенныйшей умственной лабораторіи». Въ каждомъ истинно поэтическомъ произведении встръчаются очень мелкія, существенно важныя подробности, очень тонкія, но характерныя черты рисунка, упустивъ которыя, не представишь себъ ясно образа, не поймешь вполнъ значенія изображаемаго событія, характера изображаемаго лица. А читатель, въ особенности молодой, неопытный, руководимый мыслыю, что все, что изображаеть поэть, такъ просто, легко, такъ знакомо, поглощаетъ быстро страницу за страницей, не останавливаясь, ни надъ чёмъ не задумываясь. Тутъ уже, конечно. не можеть быть и ръчи о внимательномъ, вдумчивомъ анализъ фактовъ, характеровъ, объ усиліяхъ понять задачу поэта, главную идею произведенія. Такого читателя обыкновенно увлекаеть одинъ только интересъ къ внёшней сторонё сочиненія, часто-одно только желаніе узнать поскоръе развязку происшествія.

А между тъмъ значение поэтическаго произведения, главная его сила заключается вовсе не въ хитро придуманной завязкъ или развнякъ, не въ сложности или запутанности обстоятельствъ, введенныхъ въ него, и даже не въ новизиъ изображаемыхъ предметовъ и явленій. Нътъ, истинно поэтическое произведеніе цѣнно, дорого намътъмъ, что мы, встрѣчаясь въ немъ съ знакомымъ явленіемъ жизни, видимъ это явленіе въ такой оригинальной постановкъ, что открываемъ новыя стороны, которыхъ не замѣчали прежде, и оно поражаетъ насъ этимъ новымъ видомъ и заставляетъ вновь глубоко задуматься надъ нимъ.

Возьмемъ, напримъръ, такое всъмъ знакомое явление русской жизни, какъ внъшній европеизмъ. Еще съ первой половины XVIII въка, съ легкой руки Кантемира это явление становится мишенью для насмъщекъ русскихъ сатириковъ; журналы екатерининской эпохи, въ особенности новиковскіе, выставляють на позоръ круглое невъжество нашихъ щеголей и щеголихъ, одътыхъ по послъдней парижской модь; это же явление становится потомъ предметомъ художественной сатиры и въ крыловской баснъ, и въ грибоъдовской комедін, да и у Гоголя — въ картинъ, напримъръ, губернаторскаго бала, и у мн. др. писателей. Кажется, что этотъ предметь уже разсмотрънъ со всъхъ сторонъ и весь интересъ къ нему исчерпанъ до послъдней капли. По это только кажется. Прочтите или припомните въ разсказъ о юности гр. Толстого главу, подъ названіемъ «Сотте il faut», и вы убъдитесь сейчасъ же, что геніальный писатель отыскаль въ немъ новый интересъ, раскрыль намъ поразительно новыя стороны этого явленія, съ которыхъ никто изъ предшествовавшихъ писателей его не разсматривалъ. Уже здъсь ново то, что понятіе, означенное этимъ французскимъ заглавіемъ, разсматривается въ отношенін къ юношѣ, которому оно прививается съ самыхъ раннихъ лътъ, и авторъ, забираясь въ самую глубь юной души, внимательно и нодробно следить за всеми теми опустошеніями, которыя производить въ ней это понятіе. Онъ, давая намъ всв признаки «comme il faut», показываеть, какъ оно вытравляеть постепенно лучшія человіческія чувства, окончательно извращаеть правильный взглядъ на окружающихъ людей и поселяетъ отвращение ко всякому полезному труду. Онъ разсказываетъ, какого огромнаго труда стоило ему пріобрісти всі нужныя качества, чтобы стать че-

довѣкомъ «comme il faut», сколько драгоцѣннаго времени нотратиль онь въ постоянныхъ наблюденіяхъ за своими ногтями, въ упражненіяхъ для пріобрътенія умьнья кланяться, танцовать, разговаривать, въ постоянномъ осматриваніи частей своего костюма: сколько потребовалось труда и времени на выработку способности придать своему лицу въ каждую минуту, когда понадобится, «выраженіе нъкоторой изящной, презрительной скуки». Внимательное чтеніе этой главы вамъ сразу уясняеть тёсную связь этого давно знакомаго явленія съ цільмъ рядомъ ложныхъ понятій, группирующихся вокругъ него и имъющихъ вредное вліяніе и на отлъльное лицо, и на общественныя отношенія. Воть что говорить Толстой въ концѣ главы, указывая на главное зло, причиняемое этимъ явленіемъ: «Ни потеря золотого времени, употребленнаго на постоянную заботу о соблюденіи всёхъ трудныхъ для меня условій «comme il faut», исключающихъ всякое серьезное увлеченіе, ни ненависть и презрѣніе къ 9/10 рода человѣческаго, ни отсутствіе вниманія ко всему прекрасному, совершающемуся внъ кружка «comme il faut», все это было еще не главное зло, которое мит причиняло это понятіе. Главное зло состояло въ томъ убъжденін, чта «comme il faut» есть самостоятельное положение въ обществъ, что человъку не нужно стараться быть ни чиновникомъ, ни каретникомъ, ни солдатомъ, ни ученымъ, когда онъ comme il faut; что, достигнувъ этого положенія, онъ уже исполняеть своє назначеніе и даже становится выше большей части людей».

Вотъ какова сила великаго художника-писателя! Она можетъ обновить старый, казавшійся совсьмъ затрепаннымъ предметь; она углубляеть наше пониманіе жизни вообще и пробуждаетъ серьезный интересъ къ ея явленіямъ. Пельзя не согласиться съ Островскимъ: трудно не поумивть, читая съ толкомъ, внимательно, вдумчиво великія творенія поэтовъ, читая не для одного только эстетическаго наслажденія.

## ОГЛАВЛЕНІЕ.

|      | Вмъсто предисловія                                         | Стран.<br>Ш |
|------|------------------------------------------------------------|-------------|
|      | • **                                                       |             |
|      | Предварительныя замічанія                                  | XIII        |
|      | Введеніе                                                   | 1           |
| Ί.   | Успѣхи нашей общественности и литературы при Екатеринъ И   |             |
|      | и Александръ I                                             | 33          |
| II.  | Вліяніе правительственной системы въ царствованіе Инко-    |             |
|      | дая I на общественную жизнь и литературу                   | 52          |
| ш.   | Нъмецкая идеалистическая философія и ея вліяніе на рус-    |             |
|      | ское общество 30-хъ и 40-хъ годовъ                         | 6ა          |
| IV.  | . Вліяніе западно-европейской поэзін и утопическаго соціа- |             |
|      | лизма                                                      | 79          |
| V.   | Образованіе кружковъ въ 20-хъ и 30-хъ годахъ XIX в         | 100         |
| VI.  | П. Я. Чавдаевъ                                             | 113         |
| VII. | жизнь русской интеллигенцін въ эпоху германо-поклопенія.   | . 129       |
| III. | Славянофильство и западничество                            | 139         |
| IX.  | Разногласія, споры и разрывы въ московскихъ кружкахъ       |             |
|      | 40-хъ годовъ                                               | 160         |
| X.   | Общественное движение 40-хъ головъ                         | 168         |
| XI.  | В. Г. Бълинскій                                            | 179         |
| XII. | Д. В. Григоровичъ                                          | 289         |
|      | Важивійнія пособія                                         |             |



## ВВЕДЕНІЕ.

Въ началъ нашей исторической жизни стоятъ два крупныя событія чрезвычайной важности: основаніе русскаго государства и введеніе у насъ христіанства. Первое положило начало постепенному объединенію разрозненныхъ илеменъ, населявшихъ Россію, второе послужило могущественнымъ средствомъ къ пробужденію нравственнаго сознанія и создало почву для сближенія съ христіанскими народами Запада, ръзко отдъливъ насъ отъ магометанскаго Востока. Но дальнъйшій ходъ исторіи нельзя назвать благопріятнымъ для нашего духовнаго развитія. Географическое положеніе Россіи на крайнемъ востокъ Европы, на границъ съ Азіей, поставило насъ въ необходимость вести трудную и продолжительную борьбу съ азіатскими кочевниками, направлявшимися въ Европу, невольно заслонять последнюю отъ ихъ ударовъ. При этомъ возникшее вскоръ дробление русской земли на удълы и междоусобныя войны за нихъ значительно ослабили народныя силы и обусловили удачу татарскаго нашествія и посл'ёдовавшаго за нимъ ига, тяготъвшаго надъ нами въ теченіе двухъ слишкомъ въковъ. Татарское владычество не только задержало наше умственное развитіе, но и оставило вредные сліды на нашихъ нравахъ. Оно, по митнію историковъ, имтло сильное вліяніе на русскій государственный, общественный и семейный быть. Періодъ возвышенія Москвы, расширенія ея территоріи и борьбы ея съ татарами былъ не менъе продолжителенъ, труденъ и также отвлекалъ силы отъ внутренней культурной работы. Экономическая жизнь народа находилась все время въ первобытномъ состояніи. Рость государства былъ вызванъ у насъ элементарными потребностями самосохраненія и самозащиты, объ удовлетвореніи высшихъ, какъ уви-

Нелидовъ. Очерки по ист. нов. русск. питер.

димъ, оно заботилось мало. Изслъдователи нашей старины справедливо находять, что въ нашемъ историческомъ прошломъ преобладали стихійные процессы и очень поздно и слабо проявлялось начало сознательной цълесообразной общественной жизни.

Христіанство, какъ изв'єстно, пришло въ Россію изъ цълымъ столътіемъ позднъе, чъмъ къ южнымъ и западнымъ славянамъ, и именно въ то время, когда давно начавшійся разладъ между греческой и римской Церковью сталъ усиливаться и вскоръ привелъ къ окончательному разрыву. Старанія грековъ, нашихъ учителей, были, между прочимъ, направлены на первыхъ же порахъ къ тому, чтобы внушить намъ непримиримую вражду къ латинскому Западу, уклонившемуся, по ихъ мнанію, отъ чистаго христіанскаго ученія. Эти настойчивыя внушенія имъли свое дъйствіе: изъ опасеній чистоту нашей въры, мы начали чуждаться культурныхъ народовъ Европы, среди которыхъ уже давно и широко развивалась умственная жизнь, и наше собственное развитіе всл'ядствіе этого отчужденія было задержано надолго. Новое в роучение распространялось сначала въ верхнихъ слояхъ городского населенія, въ средь, ближайшей къ дружинь и князю; проведение его въ народныя массы встръчало многія препятствія, среди которыхъ однимъ изъ самыхъ важныхъ являлся недостатокъ такихъ учителей, которые умъли бы говорить съ народомъ на простомъ, доступномъ ему языкъ. Поученія проповъдниковъ, подобныхъ Кириллу Туровскому, въ совершенствъ усвоившему византійское риторское искусство, при всей ихъ талантливости, были непонятны народу. Народъ долгое время продолжалъ коснъть въ грубомъ язычествъ, а потомъ перешелъ къ такъ называемому «двоевърію», т.-е. смъщенію христіанскихъ понятій съ языческими, слъды которыхъ сохранились въ немъ и до нашего времени. Однако мы всетаки достигли значительныхъ успъховъ исторической жизни Кіевскій періодъ на югь. Краснорьчивымъ свидьтельствомъ служить наша литература.

Первый домонгольскій періодъ русской литературы въ лучшихъ историко - литературныхъ трудахъ отмъчается, какъ «нора свъжей непосредственности», пора «международнаго общенія, еще не возбуждавшаго въроисповъдныхъ опасеній», какъ время чрезвычайно оживлен-

ной дъятельности въ жизни и литературъ, разнородные памятники которой: льтописи, житія, поученія, хожденія свидътельствують о нашихъ значительныхъ литературныхъ успъхахъ. Знакомясь съ ними, мы выносимъ отрадное убъжденіе, что два основныя событія нашей исторін, о которыхъ мы упомянули вначаль, прошли для насъ не безсятьдно. Въ этихъ первыхъ пробахъ русскаго пера уже ясно обозначаются новые христіанскіе идеалы, замізчается горячее стремленіе просвътить читателя и, что въ особенности удивительно, при существовавшемъ уже удъльномъ стров, почти всюду сквозить сознаніе единства русской земли. Зато последующіе века (съ XIII no XVII включительно) представляются временемъ полнаго Успъшно усвоенныя въ верхнихъ общественныхъ слояхъ на первыхъ порахъ новыя идеи и литературныя формы остались почти до эпохи Петра безъ всякаго движенія. Многіе серьезные изследователи нашей старой письменности справедливо отказывають ей въ какомъ бы то ни было развитіи.

Начавшееся съ XIV въка возвышение Москвы, просвъщение которой стояло гораздо ниже, чёмъ въ старыхъ русскихъ центрахъ, Кіевт и Повгородт, не могло способствовать расширенію нашего умственнаго кругозора. Историки отмѣчають, что въ московскій періодъ уровень нашихъ знаній понизился. Поб'єда надъ татарами, окончательное освобождение отъ ига подняли наше національное самолюбіе, а паденіе Византіи, объясняемое нашими книжниками, какъ наказаніе Божіе за уклоненіе съ пути истиннаго благочестія (Флорентійская унія), настолько усилило его, что мы начали смотръть на себя, какъ на единственную христіанскую націю, сохранившую во всей чистоть Христову въру и за то направляемую самимъ Провидъніемъ по пути къ славъ. Москва, въ глазахъ нашихъ книжниковъ, послѣ паденія Константинополя, представлялась третьимъ Римомъ, который долженъ стоять въчно. Отсюда стало все сильнъе и сильнъе развиваться наше національное самомнініе, окончательно перешедшее въ національную и испов'єдную нетерпимость, и мы начали относиться даже къ христіанамъ другихъ в роиспов траній, какъ къ «поганымъ» язычникамъ, чему въ значительной степени способствовала борьба, хотя и съ христіанскимъ, но другого въронсповъданія государствомъ, змтовско-польскимъ. Но ни витшнему росту Москвы, быстро увеличивавшей свои владтнія и постепенно распространявшей свое вліяніе на дальнія области, ни ея представленію о собственномъ могуществт не соотвътствовало ея внутреннее развитіе.

Кромъ указанныхъ выше неблагонріятныхъ для ее развитія историческихъ условій, есть еще одно очень важное: третьему Риму недоставало правильно поставленной школы. Если въ первомъ, домонгольскомъ періодѣ наши лѣтониси свидѣтельствують о томъ, что русскіе князья заботились о заведеніи школъ, то въ памятникахъ второго мы встръчаемся только съ постоянными жалобами и указаніями на ихъ недостатокъ. Существовавшая древне-русская школа была школою простой грамотности съ направленіемъ церковно-служебнымъ. Въ ней исключительно учили «четью» и «пътью» церковному. Свътская наука отсутствовала. Неудивительно, что у русскихъ людей съ XII въка складывается прочное убъждение въ совершенной безполезности книжныхъ знаній для мірянина. Иностранные путешественники XVI и XVII въка, признавая даровитость русскаго человъка, свидътельствують о почти поголовной безграмотности въ Россіи. Достаточно извъстны жалобы архіепископа Геннадія и указанія Стоглаваго собора на недостатокъ грамотности даже у людей, ищущихъ священническихъ мъстъ. Отдъльные случаи значительной для того времени образованности бывали ръдки и всегда представляли собой плоды чужой иностранной школы. Наша древняя школа грамотности не давала никакихъ научныхъ знаній и не развивала умственно. Въ лучшихъ изследованіяхъ нашей старины образованность древне-русскаго учительнаго сословія удачно характеризуется словомъ «книжность». Самое обучение чтению состояло въ томъ, что книгу (Часословъ, Псалтирь и т. д.) одну за другою выучивали наизусть. Книжное содержаніе, такимъ образомъ, усвоивалось механически, одною памятью, безъ всякой системы, безъ переработки и не служило матеріаломъ для какихъ-либо обобщеній, выводовъ, --источникомъ новой, собственной мысли читающаго. Обильный книжный запасъ въ головъ такого книжника лежалъ мертвымъ капиталомъ, давая ему только возможность приводить на память буквальныя пространныя выдержки изъ писанія. Но самостоятельныхъ разсужденій отъ него и не требовалось. Подобныя разсужденія считались даже вредными, еретическими.

«Всъмъ бъдамъ матерь — мнъніе», говорили наши книжники. Допускалось только весьма характерное для русской средне-въковой письменности «плетеніе словесъ», т.-е. риторическія украшенія, при изложеніи чужихъ, готовыхъ мыслей. Если порою, въ видь исключенія, появлялось живое слово, то оно тотчасъ клеймилось названіемъ «ереси» и подвергалось жестокимъ преследованіямъ. Наша исторія знаеть многихъ выдающихся людей этого періода, какъ невинныхъ страдальцевъ за свои искреннія убъжденія, за свое митніе, часто не заключающее въ своемъ содержаніи ничего опаснаго для нашей въры. а иногда даже свидътельствующее о чистомъ и высокомъ пониманіи ея духа. Истины христіанской религіи и морали понимались въ то время грубо: онъ приводили исключительно къ слъпому благоговънію передъ буквой писанія и къ строгому исполненію обряда. Все написанное въ церковной книгъ имъло въ глазахъ книжника силу неизмъннаго догмата; разобраться въ содержаніи книги, отличить въ немъ существенно важное отъ второстепеннаго, неважнаго онъ не умълъ. Поэтому всякая поправка въ церковной книгъ, хотя бы очевидной ошибки, была невозможной, считалась преступной. При полномъ отсутствіи критическаго взгляда и пріемовъ, литературная дъятельность писателя-книжника заключалась, главнымъ въ простой компиляціи стараго книжнаго матеріала. «Самыя поученія», говорить одинъ изследователь, -- составлялись часто изъ выписокъ, заимствованныхъ изъ самыхъ разнообразныхъ произведеній». Одностороннимъ направленіемъ древне-русскаго просвъщенія и недостаточностью его объясняется и развитіе у насъ религіозно-церковнаго формализма, заставлявшаго наше учительное сословіе очень много заниматься мелкими обрядовыми вопросами и упускать изъ вида самое главное-разъяснение народу сущности христіанскаго ученія.

Мы получили изъ Византіи, главнымъ образомъ, черезъ посредство южныхъ славянъ богатое, но одностороннее литературное наслѣдство, удовлетворявшее почти исключительно одной религіозной потребности. Русскій читатель постоянно вращался въ сферѣ церковно-религіозныхъ вопросовъ, и нашей старой литературѣ такъ и не уралось выйти изъ

этого тъснаго круга и стать свътской. Другія ново-свронейскія литературы испытывали также чужія вліянія, ни одна изъ нихъ не имъла такого целостнаго, самобытнаго, органическаго развитія, какъ древне-греческая, въ которой народная поэзія послужила основаніемъ для дальнъйшаго литературнаго развитія, и смъна литературныхъ родовъ и формъ совершалась послёдовательно въ ихъ преемственности и взаимной обусловленности. Но вліянія, испытанныя литературами западной Европы, были болъе разносторонии: въ раннихъ періодахъ они находились также подъ вліяніемъ христіанскихъ идей, а потомъ вскоръ началось вліяніе античной литературы Греціи и Рима, въ эпоху возрожденія, которой у насъ совсёмъ не было; притомъ нигдё возникшая подъ чужими вліяніями письменность не становилась въ такія різко враждебныя отношенія къ народной поэзіи, какъ у насъ. Христіанство было усвоено нами въ духѣ суроваго аскетизма, съ точки зрѣнія котораго вся народная ноэзія представлялась силошь языческою, и потому нодвергалась строгому осужденію. Со времени первыхъ христіанскихъ пропов'єдниковъ и до XVIII въка пародные обычан и преданія, всъ самыя невинныя развлеченія народа предаются проклятіямъ и суровымъ обличеніямъ, какъ ненавистные следы язычества. Пъсни и игры называются не иначе какъ «обсовскими», или «безчинными», или идольскими». Стоглавый соборъ и Домострой строго осуждають «глумотворцевъ» (шутниковъ), «гусельниковъ», народныя ибсни, причитанія «жальныя» (т.-е. причитанія на могилахъ по умершимъ), даже ловы съ собаками и со итицами и съ медведи». За все это грозили проклятіями и вечными адекими муками. Весьма характерно для этого суроваго благочестія и вмъсть съ тъмъ удивительно, что въ слъномъ подражании византийскимъ обличителямъ древне-греческаго политензма наши книжники предполагали и въ русскихъ людяхъ, не знавшихъ въ то время ни греческаго языка ни даже названій греческихъ боговъ, какія-то «еллинскія заблужденія», «еллинскія прелести» и обличали ихъ въ поклоненіи будто бы Дію (Зевсу) и Артемидъ. Всякое невинное веселье, всякая шутка строго осуждались. «Смъхъ не созидаетъ, не хранитъ, -- говоритъ древне-русскій книжникъ, но погубляеть, и созиданіе разрушаеть, смехь Духа Святого печалить, не пользуеть и тело растив-

ваетъ; смъхъ добродътели прогонитъ, потому что не помнитъ о смерти и въчныхъ мукахъ. Отыми отъ меня, Госноди, смъхъ и даруй плачъ и рыданіе». Домострой представляеть интересное изображение трапезы съ гостями: «Егда ъдяху съ благодарениемъ и съ молчаніемъ или съ духовною бесёдою, тогда ангели невидимо предстоятъ и написуютъ дъла добрая; и ъства въ сладость бываетъ...» «аще скаредныя ръчи, и блудное срамословіе, и смъхотвореніе, и всякое глумленіе, или гусли, и плясаніе, и скаканіе, и всякія игры, и пъсни бъсовскія, - тогда якоже дымъ отгонить ичелы, также и отыдуть ангели Божіи оть тоя трапезы и смрадныя бестады; и возрадуются бъси...» Даже въ XVII въкъ, въ началъ царствованія Алексья Михайловича, который только впоследствіи сталь отступать оть аскетическихъ правилъ, подвергаются проклятіямъ и преслѣдованію «сатанинскія пъсни», «еллинскіе обычаи», «прелестники», «скоморохи» и «бісовскія игры». Въ половині XVII віжа, по разсказу ученаго путешественника, саксонца Олеарія, въ самой Москвъ патріархъ велёлъ собрать всё музыкальные инструменты и сжечь ихъ на Болоть, гдь казнили въ то время преступниковъ. «Эти безконечныя проклятія, -- говорить академ. А. Н. Нынинъ, -- достигли только одной цёли: они лишили литературу непосредственной жизненности, богатаго источника художественной красоты, лишили потомство самыхъ яркихъ свидътельствъ о пережитой исторіи (потому что многія преданія исчезли изъ памяти народной безследно); но все-таки не смогли истребить эту народную поэзію. Она продолжала жить въ народь, несмотря на всь запрещенія, нотому что была слишкомъ необходимымъ элементомъ бытовой и нравственной жизни, неустранимой эстетической нотребностью».

Мы увидимъ вскоръ, какъ глубоко заблуждались наши славянофилы и ихъ позднъйшіе послъдователи, считая именно Русь московскую хранительницею истиннаго народнаго духа, его сокровенныхъ глубинъ.

Итакъ, старая русская письменность, слагавшаяся по чужимъ образцамъ, была безжизненна, лишена художественной красоты, потому что чуждалась живого источника — народнаго преданія; она все время относилась къ нему враждебно. Но, несмотря на это, народное преданіе сохранилось. Народъ сохранилъ свои пъсни, сказки, былинь,

пословицы, причитанія и т. п. Поэтическое его творчество не прекращалось, потому что составляло естественную духовную потребность. Выдъляя изъ своей среды особенно одаренныхъ природою личностей: пътарей, бахарей, сказителей, вопленницъ, каликъ, скомороховъ, кобзарей и пр., народъ продолжалъ свою творческую работу подъсамыми разнообразными вліяніями: и подъ вліяніемъ своей церковной книги, и подъ вліяніемъ чужого сказанія, все усвоивая, всему придавая свой національный колоритъ.

Словесное художественное творчество русскаго народа, какъ и всякаго другого, существовало искони. Задолго до введенія христіанства и начала нашей письменности у насъ, несомивнно, находился въ обращении значительный запасъ народнаго поэтическаго преданія. Неопровержимымъ тому свидътельствомъ служить, между прочимъ, глубоко проникнутый народнымъ духомъ знаменитый памятникъ нашей старой письменности-«Слово о полку Игоревь», давшее возможность профес. Буслаеву сдълать блестящую и върную догадку объ обиліи и широкомъ распространеніи народнаго поэтическаго преданія въ эпоху, даже предшествовавшую поэзім Бояна. Но мы не знаемъ этого стараго эпоса, отрывки и слъды котораго дошли до насъ, въ тщательно собранныхъ въ настоящее время и напечатанныхъ былинахъ. Вследствіе враждебнаго отношенія нашихъ книжниковъ къ поэтическимъ произведеніямъ народа они долгое время не занисывались, переходили отъ одного поколънія къ другому въ теченіе многихъ въковъ устно и на этомъ длинномъ пути должны были, конечно, значительно измѣниться. Многое изъ ихъ стараго содержанія потерялось совству, многое изъ сохранившагося, утративъ свой старый смыслъ, могло подвергнуться передълкамъ, искаженіямъ, наконецъ, многія новыя черты были наложены позднъйшими эпохами.

А между тъмъ сохранение въ возможной цълости народнаго преданія имъетъ чрезвычайно важное значеніе въ литературъ. У всякаго народа между книжною литературою и устною народною поэзіею существуетъ тъсная связь и взаимное вліяніе. Поэтическія преданія, попадая въ руки книжныхъ людей, подвергаются обработкъ: искусственной группировкъ фактовъ, уръзкамъ однъхъ частностей, распространенію и дополненію другихъ, облюбованныхъ возбужденною фан-

тазіею писателя. Обработанное такимъ образомъ и записанное предапіе становится уже предметомъ чтепія, а не устной передачи, легендой въ точномъ смыслѣ этого слова. Легенда, создавшаяся на народной основѣ, спускается обратно въ нижніе слои народа, который, читая или слушая ее въ собственной устной передачѣ, вновь передѣлываетъ на свой ладъ, придавая ей мѣстную окраску. Такимъ образомъ на христіанскомъ востокѣ (въ Египтѣ, Сиріи, на Балканскомъ полуостровѣ), создалась вся та масса христіанскихъ легендъ, которыя распространились потомъ по всей западной Европѣ и у насъ. Мы получили ихъ, главнымъ образомъ, изъ ближайшаго источника — отъ южныхъ славянъ, въ сербскихъ и болгарскихъ переводахъ и отчасти передѣлкахъ.

Но судьба христіанской легенды у насъ и на Западъ была различна. У насъ значительная часть ея была отвергнута («отреченная легенда») книжниками, всегда относившимися къ ней подозрительно, и потому она, хотя и проникла въ народъ и оставила слъды въ разныхъ сказаніяхъ, повърьяхъ народныхъ, былинахъ, особенно въ духовныхъ стихахъ, но довольно поздно. По той же причинъ она не могла повліять на верхи русскаго общества и не имъла дальнъйшаго литературнаго развитія. На Западъ же она не только проникла въ народную мысль, но и поднялась въ литературныя сферы, подвергалась поэтической обработкъ писателей различныхъ національностей, иногда входила въ циклъ рыцарскихъ сказаній (какъ въ легендь о св. Граль и Артуръ) и, наконецъ, на ея основъ, именно на основъ сказаній о хожденіяхъ по раю и аду, создалась великая поэма Данта, отразившая въ нъкоторыхъ частностяхъ современную поэту жизнь его родины, а въ цъломъ все средне-въковое міросозерцаніе. Она имъеть и общечеловъческое и въчное значеніе. Поэтическій таланть Данта создалъ такіе реальные образы, которые оставили далеко позади старые образы легенды, и, дёлая шагъ впередъ, открывалъ путь для дальнъйшаго развитія поэзіи. Когда средне-въковое міросозерцаніе было пережито, новыя движенія западной мысли — гуманизмъ и реформація — отодвинули его въ область далекихъ воспоминаній, и оно продолжало жить только въ нижнихъ слояхъ народа, а вверху сльлалось вскорт предметомъ научныхъ изслъдованій. У насъ же средневъковое міросозерцаніе стало настолько прочнымъ и почти общимъ достояніемъ, что только къ концу XVIII въка начало расшатываться и то только въ верхахъ образованнаго общества... Сатира Екатерининской эпохи и современные ей мемуары показывають намъ, какъ оно твердо держалось въ русскомъ обществъ. Если фонвизинская г-жа Простакова широко типична, и его совътница, по словамъ гр. Панина, всъмъ родня, то и полуграмотный суевърный дворянинъ Нашокинъ, безсмысленно глумившійся надъ убитымъ при электрическихъ опытахъ профес. Рихманомъ, не представлялъ для своего времени ръдкаго исключенія.

Мы уже говорили, что при всъхъ неблагопріятныхъ условіяхъ народъ нашъ все-таки сохранилъ свою поэзію. Намъ необходимо теперь сказать объ ся важномъ значеніи для старой и новой русской литературы. По прошествіи стольтій со времени введенія христіанства, овладъвъ, наконецъ, основными христіанскими истинами, народная поэзія, хотя и поздно и съ трудомъ начала, однако, проникать въ старую нашу письменность. Этотъ народно-поэтическій элементь быль вскрыть въ ней также профес. Буслаевымъ, который мастерски сумълъ изъ отдъльныхъ обмолвокъ стараго книжника, изъ безсознательно и отрывочно занесенныхъ въ книгу народныхъ чертъ возстановить цёльную картину патріархальнаго быта, показать силу религіознаго народнаго чувства и определить основныя черты уже христіанизованнаго народнаго міровозэрѣнія. «Главное вниманіе историка русской литературы, -- говорить онъ, -- должно быть обращено на народныя преданія и сказанія, составляющія основу всёхъ лучшихъ духовныхъ повъствованій. Несмотря на разнообразіе интересовъ не только церковныхъ, но и свътскихъ, несмотря на примъсь вымысла и даже миоологіи, эти народныя сказанія дышать неподдъльнымъ чувствомъ искренняго върованія...» «въ нихъ больше чистоты убъжденій и искренности, нежели во многихъ витіеватыхъ передълкахъ, разбавленныхъ пустымъ многословіемъ» (т.-е. «плетеніемъ словесъ»). Изъ производимаго Буслаевымъ искуснаго анализа одного и того же повъствованія по различнымъ его спискамъ и редакціямъ мы, дъйствительно, убъждаемся и въ искренности върованій, и въ разнообразін интересовъ парода, и въ присутствіи миническаго эле-

мента. Эта легендарная поэзія возникла и у насъ съ первыми монастырями нашими, но распространялась такъ же медленно въ народныхъ массахъ, какъ и самое христіанство. Поочередное возвышеніе и наденіе разныхъ областей и городовъ ярко отразилось въ ней. Есть, между прочимъ, очень интересные примъры различныхъ областныхъ точекъ зрънія и сообразно съ ними мъстныхъ видоизмъненій одной и той же легенды. Народный духъ, складъ народной фантазіи, всетаки, хотя и поздно и отрывочно, сказался, какъ мы видимъ, на многихъ произведеніяхъ нашей допетровской письменности. Начавшись простой перепиской привезенныхъ къ намъ книгъ на чужомъ языкъ, а потомъ перейдя къ подражанію чужимъ образцамъ, она не-• вольно, однако, должна была допустить, хотя въ техъ местахъ, где затрогивались живые вопросы русской жизни, чисто русскія слова и цълыя изреченія. Такимъ образомъ русская дъйствительность и ръчь насильно врывались въ книгу, но имъ препятствовало невъжественное самомивніе кинжниковъ, заставлявшее выражаться изысканно, чуждаться жизни и живой ръчи. Если бы наше просвъщение не унало такъ низко, какъ оно упало въ московскій періодъ, и гопеніе «міра и плоти» не овладъло нашими московскими книжниками въ такой степени, можно съ увъренностью сказать, что нашей литературъ предстояло бы болье усившное развитие.

Но сложившійся, повидимому, прочно строй древне-русской жизни сталъ колебаться подъ напоромъ новыхъ незамѣтно въ теченіе вѣковъ прокрадывавшихся западныхъ вліяній. Дѣло началось съ вопросовъ религіозныхъ, господствовавшихъ въ жизни древней Руси. Съ конца XIV вѣка въ Новгородѣ и Псковѣ, которые не прерывали своихъ торговыхъ связей съ Евроной, появляется цѣлый рядъ ересей, возникшихъ подъ вліяніемъ уже бродившихъ тогда въ Европѣ протестантскихъ идей. При всѣхъ извѣстныхъ крайностяхъ, въ которыя впадали наши еретики, въ ихъ взглядахъ обнаруживается часто болѣе высокое религіозное пониманіе и возвышенныя гуманныя стремленія къ равенству и свободѣ, какъ это выразилось, напримѣръ, у боярскаго сына, Матвѣя Башкина, давшаго свободу своимъ рабамъ. Еретики нерѣдко обращались къ пастырямъ съ справедливымъ укоромъ, указывая на ихъ жизнь, далекую отъ евангельскихъ заповъ

дей, на церковный формализмъ и небрежное отношение къ своей паствъ, лишенной вразумительнаго разъясненія св. писанія. Не мало также волновалъ вопросъ о монастырскихъ имуществахъ, -- вопросъ, приличествуеть ли монастырямъ накапливать большія богатства и владъть населенною собственностью, т.-е. крестьянами, собирая съ нихъ оброки. Впрочемъ, и въ самой учительной средъ находились люди съ болъе высокимъ уровнемъ образованія и болье глубокимъ пониманіемъ религіозныхъ истинъ, которые возставали противъ тъхъ же недостатковъ своего сословія: противъ роскошной и праздной жизни въ монастыряхъ, противъ стремленія монастырей къ накопленію богатствъ и въ особенности противъ крайней нетерпимости и жестокости въ отношеніяхъ къ еретикамъ. Таковы были митнія преподобнаго Нила Сорскаго и его послъдователей, подвижниковъ, извъстныхъ подъ именемъ «заволжскихъ старцевъ». Все это сильно взволновало охранителей стараго преданія, особенно къ концу ХУ въка. Закипъла жестокая борьба между новыми и старыми взглядами. Представителями последнихъ явился знаменитый архіеп. Геннадій и Іосифъ, основатель Волоколамскаго вскорт разбогаттвиваго монастыря. Борьба перешла и въ ХУІ въкъ, продолжалась и по смерти Іосифа Волоколамскаго его учениками, «іосифлянами», занимавшими потомъ высшія церковныя должности. Русская охранительная партія, убъжденная въ томъ, что та земля, которая «переставливаеть» обычаи, недолго живеть, всёми силами старалась особенно на Стоглавомъ соборе «утвердить неколебимо въ роды и роды русскую національную отчину и православную старину». Но ни цълые соборы, собиравшіеся для строгаго осужденія еретиковъ и всякаго рода новшествъ, ни заточенія, ни казни не могли уничтожить новыхъ взглядовъ. Они продолжали держаться въ русскомъ обществъ и чъмъ далье, тьмъ болье развивались и распространялись при поддержит постепенно усиливавшихся вліяній Запада. При всёхъ нашихъ стараніяхъ отдаляться оть «латины», мы никакъ не могли оградить себя окончательно отъ западныхъ книжекъ, идей, обычаевъ, которые вторгались въ нашу жизнь вмъстъ съ пробудившимися запросами русской мысли и нарождавнимися потребностями русского государства. Москва не имъла средствъ жъ ихъ удовдетворению: въ ней отсутствовали какъ научныя, такъ и

многія необходимыя практическія знанія. Пришлось ноневоль обращаться къ иностранцамъ. Мы стали вызывать съ Запада образованныхъ людей, художниковъ, техниковъ, мастеровъ. Къ концу XVII въка въ Москвъ выросла цълая нъмецкая слобода, уже имъвшая возможность удовлетворить живую любознательность великаго преобразователя Россіи.

Первыя движенія русской мысли, какъ и следовало ожидать, обнаружились въ области религіозныхъ вопросовъ. Это было, какъ мы сказали, въ концъ XIV въка. Но уже въ первой половинъ XVI замъчается вліяніе западныхъ свътскихъ книгъ, нарождается «земская мудрость, т.-е. является потребность въ свътскомъ знаніи. «Вліяніе латинства, фряжскаго, на жизнь, литературу, искусство, -- говорить ак. Тихонравовъ, -- очень ощутительно въ Московскомъ государствъ въ это столътіе; два направленія въ литературъ и просвъщеніи — новое и старое-уже выясняются въ XVI въкъ: расколъ (не церковный, а общественный) обнаружился». И въ самомъ дълъ, появляются книги западнымъ направленіемъ: альманахи, планидники, книги о судьбъ. Распространяются астрологическія суевърія. Русскіе люди заглядывають въ эти новыя книги и въ нихъ ищуть разръщенія бояться думать и разсуждать; перестаютъ своихъ недоумъній, несмотря на строгіе запреты, налагаемые Стоглавомъ строемъ, начинаютъ интересоваться явленіями природы. Не только въ литературъ, но и въ жизни становится замътнымъ вліяніе западныхъ обычаевъ, и въ искусствъ иконописномъ является новая манера-начинають писать «по живству». Все это представляеть значительный шагь впередъ сравнительно съ тою умственною неподвижностью, которою отличался предшествующій періодъ. Но западническая партія въ то время не имъла еще настолько силы, чтобы торжествовать побъду надъ охранителями. На сторонъ послъднихъ стояло большинство старыхъ книжниковъ и власти, какъ свътская, такъ и духовная. Стоглавый соборъ ръшительно заявилъ о своихъ симпатіяхъ къ старинъ; онъ возвелъ на степень догматовъ и освятилъ своимъ авторитетнымъ признаніемъ всѣ тѣ мелочныя правила русской церковной практики, которыя возникли на почвъ своеобразнаго пониманія религіи и являлись чисто національными особенностями, отличавшими русское православіе. Но прошло не болье ста льть, какъ всь эти мньнія и правила были осуждены, и ть, которые остались имъ върны, подверглись преслъдованіямъ, какъ раскольники.

За это время въ Москвъ произощли значительныя перемъны. Для борьбы съ католической пропагандой въ Кіевъ въ началъ XVII въка появилась академія, гдъ учили древнимъ языкамъ, грамматикъ, риторикъ и др. наукамъ, принятымъ въ језунтскихъ польскихъ училищахъ. Питомцамъ этой академіи суждено было занести въ Москву первыя начала просвъщенія. Въ половинь этого вька любимецъ тишайшаго царя, московскій бояринъ Ртищевъ, вызваль изъ Кіева для своей только что основанной школы нъсколько ученыхъ иноковъ, которые должны были учить латыни, греческому языку и разнымъ наукамъ, новымъ для Москвы, при чемъ и самъ бояринъ сълъ на ученическую скамью. Вопросъ о неисправности церковныхъ книгъ давно подымался въ Москвъ. Въ началъ XVI въка для перевода и исправленій книгъ былъ вызванъ съ Аоона учившійся на Западъ инокъ Максимъ Грекъ, о неисправности книгъ заявлялъ Стоглавъ и совътовалъ писать ихъ съ «добрыхъ переводовъ», которыхъ, кстати сказать, почти не было. Въ началъ ХУП въка вопросъ этоть былъ поднять снова. Но при невъжествъ нашихъ книжниковъ и благоговъйномъ отношении къ буквъ писанія, книжное исправленіе было дъломъ опаснымъ. Когда помощникъ Максима Грека долженъ былъ въ одной молитвъ исправить нъсколько дъйствительно невърныхъ строкъ, то его «дрожь великая поимала, и ужасъ напалъ». Неудивительно, что первые справщики ХУІІ въка: Діонисій, игуменъ Троицкаго монастыря, и инокъ Арсеній Глухой, жестоко пострадали, какъ и ихъ предшественникъ въ этомъ деле Максимъ Грекъ. Они безвинно подверглись пыткамъ и заточеню, заподозрънные въ ереси. Арсеній справедливо замътиль о своихъ обвинителяхъ, что они не знаютъ «ни православія ни кривославія, божественныя писанія по чернилу проходять, разума же въ нихъ не нудятся свъдъти... Есть иніи и таковы, которые на насъ ересь взвели, а сами едва и азбуку знають, а что восемь частей слова разумьть, роды, числа, времена и лица, званія и залоги, то имъ и на разумъ не всхаживало, священная философія и въ рукахъ не бывала». Съ половины XVII въка

книжное исправление переходить въ руки кіевскихъ ученыхъ; опо начинается еще при патріархъ Іосифъ, но особенно ревностно принимается за него Никонъ, шестилътнее патріаршество котораго ознаменовано происхожденіемъ церковнаго раскола. Ученые кісвляне нашли, что и печатные тексты и рукониси полны ошибокъ. Пришлось обратиться къ греческимъ подлинникамъ, за которыми нарочно посылали на Леонъ. По сличеніи съ ними въ русскихъ рукописяхъ, кромъ разнаго рода ошибокъ, найдены были недавнія вставки, очевидно, сдіданныя невъжественными прежними справщиками, но сдъланныя согласно съ установленными на Стоглавомъ соборѣ мнѣніями и правилами. Надлежало начать исправленія по привезеннымъ греческимъ оригиналамъ. Върность такого ръшенія подтверждалась и прівхавшими въ Москву вселенскими патріархами. Но ни ученые кіевляне, ни греческія книги, ни даже вселенскіе патріархи не представлялись авторитетными въ глазахъ московскихъ книжниковъ — старов ровъ, за которыми теперь стояла уже значительная часть народа. Какъ кіевляне, такъ и греки давно уже подозрѣвались въ ереси. Протопопъ Аввакумъ убъжденно говорилъ вселенскимъ патріархамъ, что у нихъ «православіе пестро стало отъ насилія турскаго Махмета», п рекомендовалъ имъ у насъ учиться. Всъ попытки примирить взгляды старовъровъ съ никоновскими нововведеніями были безуспъшны. Противники не понимали другъ друга: одни относились критически къ жнижному содержанію и разсматривали его съ научной исторической точки зрвнія, съ которой многое въ русской церковной книгв и обрядь являлось неправильнымь уклоненіемь оть вселенской старины и практики, другіе слепо верили въ написанную букву, и для нихъ не существовало никакой старины и практики, кромъ московской. И греки, и южные славяне, и юго - западные руссы, по ихъ мнънію, отступили, принявъ унію, отъ чистаго православія, и оно сохранилось нерушимымъ только въ Московскомъ царствъ. Эта мысль о московскомъ царствъ, какъ единомъ во всемъ міръ православномъ, была, мы уже знаемъ, старая, но она вошла теперь въ илоть и кровь московскихъ людей и имъла уже широкое распространение въ народъ. Тъ книжныя особенности и мелочи церковнаго обряда, за которыя такъ твердо стояли старовъры, были чисто русскими, національными, выросшими на почвъ своеобразнаго народнаго пониманія религіи и поэтому были для нихъ особенно цѣнны съ своей національной точки зрѣнія. Въ сущности старовѣры отстаивали ту самую національную «отчину» и «православную старину», которую старался утвердить неколебимо въ роды и роды Стоглавый соборъ. Такимъ образомъ церковный расколъ подготовлялся вѣками и былъ неизбѣжнымъ послѣдствіемъ и завершеніемъ московскаго неріода нашей исторіи. Совершившимся при Никопѣ отдѣленіемъ громадной части русскаго народа отъ господствующей Церкви объясняется въ значительной мѣрѣ тотъ разрывъ между интеллигенціей и народомъ, въ которомъ славянофилы, какъ увидимъ, исключительно обвиняли Петра.

Для насъ весьма важно также указать здъсь и на другое, имъющее связь съ первымъ, несправедливое обвинение преобразователя, будто онъ своими реформами остановилъ или прервалъ самобытное развитіе рускаго народа. Изъ нашего, хотя и бъглаго, очерка все-таки видно, что тотъ процессъ, который заслуживаеть названія развитія, начался задолго до Петра. Борьба старыхъ понятій съ новыми, какъ мы видьли, обнаружилась у насъ съ конца XIV въка, когда подъ вліяніемъ западныхъ идей впервые тронулась и забродила допетровская Русь. Чъмъ далье, тьмъ болье усиливались западныя вліянія и расширялись. Въ XVI и XVII въкахъ шла горячая борьба между охранителями старины и приверженцами новыхъ взглядовъ. Въ этой борьбъ старой Руси съ новой, какъ мы сказали, побъда была въ XVI въкъ на сторонъ консервативной партіи, но уже съ половины ХУІІ въка, съ расширеніемъ западнаго вліянія и съ переходомъ правительства на сторону новаго направленія, діло принимаеть иной, болье благопріятный обороть для этого направленія. Тѣ самыя «новшества» зарождение которыхъ обличалъ Стоглавъ, теперь становятся господствующимъ явленіемъ, по словамъ ак. Тихонравова. «Этотъ повороть къ западному отражалъ на себъ паденіе аскетическаго идеала Византіи и вызываль также осужденіе приверженцевъ старины. Старовъры называли своихъ противниковъ «альманашниками», «эвъздочетцами», говорили о нихъ, что они «вздымаются выше облака, хвалятся разумъніемъ небесныхъ и земныхъ, своею внъшнею мудростью, измъряють лице небу и земли»... Но Москва, этоть третій Римъ, твердая

прежде опора древне-русскаго благочестія и центръ его, въ XVII въкъ начинаеть измѣнять ему и въ глазахъ старовѣровъ становится «повымъ Вавилономъ», воздвигающимъ на нихъ гопенія, которыя заставляють ихъ оставить «пространство житія» (т.-е. спокойную жизнь) и идти «тъснымъ путемъ» (т.-е. или укрываться отъ преслъдованій, разбъгаясь по окраинамъ Московскаго государства, или томиться въ заточеніи). Отсюда, какъ нельзя болье ясно, что и западное вліяніе началось и разрывъ между народомъ и образованнымъ классомъ совершился задолго до появленія Петра. Видно также, что Петръ своими преобразованіями въ европейскомъ духъ вполнъ выражалъ давнія стремленія русскихъ людей выйти изъ тъсныхъ рамокъ стараго преданія, освободиться отъ церковной опеки и въ усвоеніи европейскаго знанія найти новые пути къ свободной работь ума, къ свободному убъжденію. Если геній и могучая воля Петра дали сильный толчокъ этому движенію, то отъ этого нисколько не измѣнилось направленіе, въ воторомъ, какъ мы видели, съ XIV въка двигался русскій умъ, ища освобожденія.

Допетровской Руси все время недоставало того общечеловъческаго начала, безъ котораго невозможно развитие какого бы то ни было народа, и она сама жадно искала его съ давнихъ поръ. Гдъ же ей было искать его, какъ не на Западъ, у тъхъ народовъ, которые опередили ее въ культурномъ развитіи? И могла ли она остаться при тъхъ одностороннихъ обветшалыхъ взглядахъ, которые отстаивались старовърами? По ихъ мнънію, намъ нужно было только сохранить старую форму религін; это они считали совершенно достаточнымъ какъ для настоящей, такъ и для будущей жизни русскаго народа. Объ усвоеніи научнаго знанія, о дальнъйшемъ развитіи не было и ръчи. Напротивъ, въ поученіяхъ и школьныхъ записяхъ XVII въка писали: «Братіе, не высокоумствуйте, но въ смиреніи пребывайте, по сему же и прочая разумъвайте. Аще кто ти речетъ: въси ли всю философію? И ты ему рци: еллинскихъ борзостей не текохъ, ни риторскихъ (!) астрономъ не читахъ, не съ мудрыми философы не бывахъ, учуси книгамъ благодатнаго закона, аще бы мощно моя гръшная душа очистити отъ гръха»; или говорилось: «учися грамотъ, учися и держати умъ, высочайшаго не ищи, глубочайшаго не испы-

туй». Князь Курбскій, сочувствовавшій просвіщенію, свидітельствуєть, что въ Московской Руси запрещають чтеніе книгь любознательнымъ юношамъ, пугая тъмъ, что этотъ отъ книгъ «ума изступилъ», «въ книгахъ зашелся», а тотъ «въ ересь впалъ». Задолго до Петра сознавалась потребность въ ученьъ. Толковали объ ученьъ давно и очень много. О необходимости его говорилъ еще знаменитый архіепископъ Геннадій въ концъ ХУ въка, о заведеніи училищъ толковалъ Стоглавый соборъ въ XVI въкъ, въ XVII въкъ объ этомъ говорять еще чаще, но когда въ половинъ этого столътія бояринъ Ртищевъ открылъ школу, гдъ преподавали ученые кіевляпе, то къ ней отнеслись враждебно: кіевскіе иноки-учителя оказались «старцами недобрыми», а про обученіе латинскому языку прямо говорили: «Кто по-латыни научился, тоть съ праваго пути совратился». Заиконоспасское училище съ латинскимъ языкомъ, основанное Симеономъ Полоцкимъ и покровительствуемое самимъ царемъ Алексвемъ Михайловичемъ, встрътило враждебное отношение со стороны Чудовской школы съ греческимъ языкомъ, въ которой господствовало московское консервативное направленіе. Возникшая мелочная богословская полемика между руководителями ихъ велась въ духъ того времени и имъла, какъ извъстно, жестокій конецъ для талантливаго ученика Симеона Полоцкаго, Сильвестра Медвъдева, дъятеля съ большими литературными и общественными заслугами, оклеветаннаго своими врагами и невинно казненнаго. Очень характерна для стараго московскаго направленія грамота царя Өеодора Алексвевича, ученика Симеона Полоцкаго, данная Московской академіи, которая тогда проектировалась. «Отъ Церкви благословенныя и благочестивыя науки да будуть, говорить она, -- а отъ Церкви возбраняемыхъ наукъ, наипаче же магіи естественной и иныхъ, такимъ не учити и учителей таковыхъ не имъти. Аще таковые учителя, гдъ обрящутся, и оные со учениками, яко чародви, безъ всякаго милосердія да сожгутся». Науки, слъдовательно, раздълялись на благочестивыя и неблагочестивыя, на благословенныя отъ Церкви и неблагословенныя, и нетрудно догадаться, что всякое знаніе, не входящее въ кругъ церковно-служебныхъ свъдъній, подвергалось строгому осужденію и относилось къ разряду неблагочестивыхъ наукъ. Та же грамота запрещала имъть

иностранных учителей въ домахъ, а прівзжающихъ иностранцевъ постановляла подвергать испытанію въ въръ черезъ блюстителя и учителей академіи. «Московская академія (по проекту) царя Феодора, — говорить историкъ Соловьевъ, — это цитадель, которую хотъла устроить для себя православная Церковь при необходимомъ столкновеніи съ иновърнымъ Западомъ; это не училище только, это страшный инквизиціонный трибуналъ; произнесуть блюстители съ учителями слова: «виновенъ въ неправославіи», и костеръ запылаеть для преступника?» Старая допетровская Русь жила «простыней ума» и «нелюбопытательное благочестіе» ставила выше всего. Одно изъ поученій говорить: «Богомерзостенъ предъ Богомъ любяй геометрію, а се душевніи гръси учитися астрологіи и еллинскимъ книгамъ... Проклинаю мудрость тъхъ, иже «зрять на кругъ небесный»... Указывалась одна только истина, не ведущая къ погибели: «елико ти предано отъ Бога готовое ученіе, то содержи».

Вторая половина XVII въка была временемъ крутого перелома въ умственной жизни русскаго народа. Шла жестокая безпощадная борьба старой Руси съ народившейся новой. Церковный расколъ широко захватывалъ русскую жизнь, онъ касался вопросовъ семейныхъ, общественныхъ, государственныхъ. Въ немъ сказалось все наше прошлое: и въковой умственный застой, результатомъ котораго было круглое певъжество, и національное самомнъніе, издавна изумлявшее иностранцевъ, и крайняя нетерпимость ко всему иноземному, проявлявшаяся на каждомъ шагу, и грубость нравовъ, обнаруженная въ этой кровавой борьбъ объими противными сторонами. Старовъры не признавали науки, не хотъли мириться ни съ какими полезными нововведеніями; они отстаивали старый аскетическій идеаль, которымь отрицались всъ свътлыя явленія человъческой жизни. «Дътей своихъ учите, Бога для, неослабно страху Божію; играть не велите», поучалъ протопопъ Аввакумъ. По его совътамъ и наставленіямъ, вся жизнь должна быть построена по строгимъ монащескимъ правиламъ. Его негодованіе возбуждала и новая манера болте живого иконописанія, появившаяся у насъ съ XVI въка. Съ строгимъ осуждениемъ относился онъ ко всъмъ нововведеніямъ. «Охъ, охъ, объдная Русь!-восклицалъ онъ. - Чего - то тебъ захотълось нъмещиихъ поступковъ и обычаевъ? »

Москва до Никона въ его глазахъ была образцомъ церковнаго и гражданскаго устройства. Теперь онъ оплакиваль эту старую Московскую Русь. Въ концъ ХУП въка старые взгляды уже теряли свою силу. Иноземное знаніе, искусство, обычаи, обстановка жилищъ сильно привлекали русскихъ людей. Даже среди духовныхъ лицъ находились люди образованные, какъ, напр., Димитрій Ростовскій, употреблявшій датинскій языкъ въ своихъ письмахъ и цитировавшій латинскихъ классиковъ. Юго-западные русскіе ученые и Нъмецкая слобода, можно сказать, сдълали свое дъло. Съ помощью первыхъ произведено было исправление церковныхъ книгъ, возникла новая для насъ схоластическая школа, свътская литература, появилась у насъ польская школьная-драма; вторая положила начало нъмецкимъ сценическимъ представленіямъ, которыхъ также не знала старая Русь, и познакомила съ иноземнымъ обычаемъ, знаніемъ и искусствомъ. Въ лицъ Симеона Полоцкаго и его ученика Сильвестра Медвъдева мы видимъ первыхъ свътскихъ писателей и придворныхъ стихотворцевъ. «Послъдніе годы XVII въка, — говорить акад. А. Н. Пыпинъ, — царствованіе Өеодора Алексвевича и правленіе царевны Софыи, задолго до первыхъ нъсколько опредъленныхъ дъйствій юноши Иетра, представляють обильный наплывъ разнородныхъ западныхъ вліяній въ дълъ военномъ, промышленномъ, бытовомъ, наконецъ, книжномъ, — наплывъ безпорядочный, случайный, но несомнънно нарушавшій лівнивое теченіе стараго преданія, носившій въ себіт зародыши многихъ движеній дальнъйшаго времени». Могучая воля Истра I придала этому неправильному, безпорядочному, случайному наплыву европейскихъ новшествъ правидьность, порядокъ, постоянство, устраняя по возможности все то, что задерживало или стъсняло наше сближение съ образованнымъ Западомъ. Западныя вліянія идуть теперь уже прямою дорогою къ намъ изъ Европы, а не пробираются окольными путями черезъ Исковъ и Новгородъ или Польшу и Кіевъ.

Процессъ, совершавшійся вначалѣ безсознательно, стихійно, превратился въ сознательное стремленіе русскаго ума выбиться изъ-подъ церковной опеки, стѣснявшей всякое свободное его движеніе. Какъ росло народное сознаніе, какъ постепенно въ теченіе вѣковъ прогрессировала русская народная мысль, прекрасно показано акад. Тихо-

правовымъ въ изследовании цикла сказаний о рав, начиная съ посланія новгородскаго архіепископа Василія (XIV въка) къ тверскому спископу Өеодору и кончая повъстью о бражникъ (XVII въка). Древнъйшіе памятники этого цикла, принятые древнею Россіею изъ Византін, открывають доступъ въ земной рай только святымъ и суровымъ аскетамъ, умертвившимъ въ себъ воздержаниемъ и молитвою всь вождельнія плоти...» Повъсть же о бражникь допускаеть въ рай мірянина-гуляку. Тихонравовъ показываеть, какъ самая мысль о существованіи рая на земль, несомнынная для новгородскаго владыки Василія въ XIV въкъ, подвергается чъмъ далье, тъмъ болье и болье сомнъніямъ. Архіепископъ Василій разсказываеть о своихъ духовныхъ дътяхъ, нашедшихъ на горъ земной рай и не возвратившихся оттуда, какъ о дъйствительномъ фактъ. Московскія сказанія XV въка уже придають видъніямъ земного рая аллегорическій смыслъ. А въ ХУП въкъ сомнънія въ существованіи рая на землъ выражаются сатирическою пословицею: «Новгородскій рай нашелъ!» и повъстью «О бражникь», которая пародируеть сказанія этого цикла. Повъстьразсказываеть о бражникь, который «зъло много вина пиль во вся дни живота своего, а всякимъ ковшомъ Господа Бога славилъ». По смерти онъ является передъ воротами рая и спорить съ разными святыми, не пускающими его въ рай. Онъ въ каждомъ находитъ какую-нибудь человъческую слабость и, указывая на нее, настаиваеть на своемъ правъ имъть мъсто въ раю на ряду съ ними. Эта повъсть, по словамъ Тихонравова, проводитъ мысль, что жизнь не должна быть бичеваніемъ плоти, что матерія имъеть свои неотъемлемыя права. Въ новозавътныхъ святыхъ, апостолахъ, евангелистахъ бражникъ открываетъ человъческія увлеченія, не помъшавшія имъ достигнуть рая. Не грозный богословскій формализмъ, не суровый аскетизмъ, а евангельское слово любви составляетъ сущность христіанства, по понятіямъ бражника. Евангелисту, который замыкаетъ веселому гулякъ врата рая, этотъ «міролюбецъ»... говорить: «Выдери изъ евангелія тоть листь, гдв написано: любите другь друга». «Въ складь понятій бражника, - восклицаеть Тихонравовь, - не выражается ли окрѣпшее направленіе новой исторической эпохи того XVII вѣка, въ которомъ, къ ужасу отсталыкъ старовъровъ, не только среди мірскихъ, но и среди иноковъ ослабъло гоненіе плоти, міра и дьявола? Не высказывается ли въ бражникъ человъкъ, созръвшій для реформы и готовый встрътить ее горячимъ сочувствіемъ»...

Такимъ образомъ мы видимъ ясно, какъ глубоко проникало національную мысль стремленіе вырваться на свободу изъ тъснаго круга средневъковыхъ понятій. Существовала, очевидно, часть народа, тянувшая къ свъту знанія,—та часть, изъ которой выходили, несмотря на всъ препятствія, Посошковы и Ломоносовы. Русскій умъ, дъйствительно, былъ уже подготовленъ къ принятію петровскихъ реформъ, и преобразователь Россіи не только не прерывалъ хода народнаго развитія, какъ это говорили славянофилы и говорятъ донынъ ихъ послъдователи націоналисты-самобытники разныхъ толковъ, но явился яркимъ сильнымъ выразителемъ давнихъ завътныхъ желаній русскаго человъка и дъйствовалъ въ чисто русскомъ духъ и направленіи. Его истинный патріотизмъ не подлежитъ сомнънію, онъ не «повернулъ въ нъмецкую улицу», какъ говорятъ и донынъ наши патріоты.

Еще съ XVI въка въ русскую литературу входять не только византійскіе историческіе романы, издавна черезъ южныхъ славянъ какъ-то пробравшіеся къ намъ, но и латинскія, польскія, нѣмецкія произведенія, и научныя, и легкія, беллетристическія, и даже шуточныя. Но въ петровскую эпоху легкая литература не играла видной роли, на первый планъ выдвигались учебныя руководства, переводы научныхъ сочиненій, брошюры, касающіяся событій и вопросовъ текущей жизни, и церковная проповъдь, замънявшая собою отсутствовавшую журнальную публицистику. Это была самая горячая пора ученья. Въ центръ этой учебной литературы стоялъ самъ великій преобразователь. Онъ самъ лично руководиль ею: правиль корректуру основанныхъ имъ же первыхъ въдомостей, выбиралъ книги для переводовъ, составлялъ программы для руководствъ и указывалъ идеи, которыя следовало распространять путемъ печати. Работы было много, и она отличалась большимъ разнообразіемъ. Какъ новыя идеи прививаются туго, такъ и старыя отживають не сразу. Приходилось бороться съ той литературой противнаго лагеря, которая распространилась рукописными тетрадями и листами-съ литературой старовърческой. Большое значение въ этой борьбъ имъла литературная дъятельность «московскихъ новосіяющихъ Лоннъ», т.-е. московской славяно-греко-латинской академіи. Она сооружала въ честь Петровыхъ побъдъ «торжественныя врата» и выпускала объяснительныя къ нимъ брошюры, въ которыхъ раскрывала значеніе военныхъ событій, защищала вообще образъ дъйствій Петра, указывая, напр., на необходимость общенія съ другими народами, на пользу заграничныхъ путешествій. Такое же публицистическое значеніе имъли проповъди знаменитаго сподвижника Петра, образованнъйшаго человъка своего времени, архієпископа Феофана Прокоповича, и нъкоторыхъ другихъ церковныхъ ораторовъ той эпохи.

Въ сочиненіяхъ Өеофана, образъ мыслей котораго выработался въ заграничныхъ школахъ, помимо вліяній Петра и гораздо ранве встръчи съ нимъ, едва ли не всего ярче и полнъе отразилась эпоха преобразованій со всёми ея духовными интересами и жестокой борьбой въ духѣ русскаго XVII вѣка. Самымъ значительнымъ изъ сочиненій Өеофана и самымъ замічательнымъ литературнымъ памятникомъ въка признается духовный Регламентъ... Представляя собой законодательный акть, соборникь правиль, которыми должны руководствоваться члены вновь учрежденной духовной коллегіи (Синода), онъ въ то же время является живой, ъдкой сатирой на тогдашнее учительное сословіе и имъетъ въ виду широкую общественную задачу — урегулировать отношенія между мірянами и духовенствомъ, которое, по старому преданію, имѣло власть вязать и рѣшить всѣ жизненные вопросы. Учительное сословіе не признавало науки, а Регламенть видёль въ ученьё «корень, сёмя» всякой пользы для Церкви и отечества. Историческое значение Регламента очень велико: его идеи — идеи въка. Проникнутый духомъ терпимости и стремленіемъ къ свъту знанія, онъ выражаеть взгляды, которые проводились и въ другихъ законодательныхъ актахъ петровскаго времени, и въ проповъдяхъ лучшихъ церковныхъ ораторовъ, и въ предисловіяхъ къ учебникамъ, и въ сочиненіяхъ образованныхъ передовыхъ людей, какъ историкъ Татищевъ, и въ сатирахъ Кантемира, и частію въ разсужденіяхъ простого грамотника-самоучки, крестьянина Посошкова.

Взгляды этого послѣдняго представляють весьма характерное калепіс петровской эпохи. Посошковъ нѣкоторыми своими понятівых

принадлежаль еще допетровской старинь. Его взгляды-смысь стараго съ новымъ. Такая смъсь господствовала и въ жизни этого переходнаго времени и отражалась въ литературъ. Рядомъ, папр., съ Регламентомъ стоитъ большое богословско-полемическое сочинение «Камень въры» Степана Яворскаго, проникнутое духомъ религіозной петерпимости и требующее суровыхъ мъръ противъ «люторской среси». Въ этомъ произведеніи вообще выраженъ сильный протесть противъ новаго направленія. Оно напоминаеть отдаленную московскую старину. Если зародыши идей Регламента можно отыскать у Нила Сорскаго и «заволжскихъ старцевъ», то идеи «Камня въры» во многомъ совпадаютъ со взглядами Іосифа Волоцкаго и многочисленныхъ его единомышленниковъ, «іосифлянъ». Такимъ образомъ въ литературъ петровскаго времени совмъщаются оба направленія: и старое и новое, и ея памятники дають намъ возможность видъть ясно тъсную связь этой эпохи съ прошлою жизнію народа, наблюдать преемственность и развитие идей, и красноръчиво свидътельствують, что преобразовательная эпоха не была крутымъ переломомъ, впезапнымъ нереворотомъ, совершившимся по волъ Петра, какъ это казалось славянофиламъ, а, напротивъ, представляетъ собою явление органическое.

Главныя культурныя пріобретенія петровской эпохи заключаются въ томъ, что русское просвъщение и литература получаютъ свътский характеръ, что вмъсто старой московской книжности и средневъковой схоластики, притекавшей къ намъ въ XVII въкъ изъ Польши черезъ нашъ юго-западъ, намъ открылась возможность брать изъ первыхъ рукъ новъйшее реальное знаніе Европы и усвоивать новъйшія теченія европейской мысли въ новыхъ литературныхъ формахъ. Нашему сближенію съ Европой, крайне опасному съ донетровской точки зрънія, особенно благопріятствовало то, что оно совершалось силою царской власти, устранявшей легко многія пом'єхи. Эта власть сразу санкціонировала новое западное направленіе. Она была единственной въ то время силой, на которую могло опереться новое движеніе. Стремленія русскихъ западниковъ представлялись разрозненными, общественной силы еще не существовало; церковная власть враждебно относилась къ свободной наукъ, упорно держась мертвой средневъковой схоластики, которая, какъ извъстно, и послъ Петра долго господствовала въ нашей церковной школъ. Оставалось надъяться только на царскую власть. Петръ оправдалъ эту надежду. Оттого-то онъ внушалъ и внушаетъ до сихъ норъ благоговъйное чувство передовымърусскимъ людямъ. Лучшіе представители русской образованности отъ Өеофана Прокоповича, Кантемира, Татищева, Ломоносова и до Пушкина, Бълинскаго, Тургенева и др. чтили и чтутъ память о великомъ преобразователъ Россіи.

XVIII въкъ выставилъ цълый рядъ горячихъ послъдователей Петра: ученыхъ, писателей, поэтовъ, которые ревностно защищали введенную имъ науку, заботясь о распространеніи просвъщенія въ Россіи, насаждали новое для пасъ, но давно уже господствовавшее въ Европъ ложно-классическое направленіе, а во второй половинъ стольтія принялись за усвоеніе французскаго раціонализма. Къ сожальнію, ходъ нашего развитія былъ задержанъ при ближайшихъ преемникахъ Петра: консервативная партія взяла верхъ, и русское просвъщеніе въ этотъ періодъ влачило жалкое существованіе, какъ объ этомъ свидътельствуютъ сатиры Кантемира.

Такого рода задержки въ распространеніи просвъщенія, въ развитіи русской общественной мысли мы встрътимъ не одинъ разъ въ теченіе двухъ послъднихъ стольтій: многовъковой умственный застой допетровской Руси еще долго будетъ давать себя чувствовать, тормозя ходъ русской исторической жизни. Но мы увидимъ въ то же время, что никакія пеблагопріятныя этому процессу обстоятельства не въ состояніи окончательно остановить его или дать ему иное направленіе: нътъ такой силы, которая могла бы уничтожить жизненные факты и иден, глубоко запавшіе въ общественное сознаніе и имъющіе всъ права на существованіе и развитіе.

Борьба за свободу науки и литературы наполняеть весь XVIII въкъ. Широкое развите въ этомъ стольти сатиры, которая всегда и вездъ вызывается борьбою противоположныхъ направленій, убъждаеть насъ въ этомъ. Почти нътъ русскаго писателя въ это время, который бы не становился подъ часъ сатирикомъ. Даже Ломоносовъ, этотъ серьезный ученый и горячій патріотъ, былъ вынужувать въ защиту свободы научнаго слова написать грубовато-ъркую сатиру на

русскую бородатую старину («Гимнъ русской бородь»). Средневъковое міровозэртніе господствовало очень долго въ русскихъ умахъ, просвъщение распространялось медление съ задержками, и средствъ къ этому было мало, новыя идеи прививались съ трудомъ. «Въ Москвѣ, писалъ Сумароковъ Екатеринъ, -- и народу и глупостей больше; ста Мольеровъ требуеть Москва. Люди здёсь только что во вкусъ приводятся». По словамъ акад. Тихонравова, до 1762 года въ Москвъ не было ни одной книжной лавки, и книгъ въ обращеніи было очень мало, торговали больше рукописями, лубочными тетрадями, листами. И гдв же? «Стыдно сказать, — говорить современникъ, — въ Толкучемъ (рынкъ), вмъстъ съ желъзными обломками, на ряду съ подовыми (т.-е. пирогами, пекущимися прямо на печномъ поду), на рогожкахъ или на тъхъ самыхъ ларяхъ, въ кои на день цъпныхъ собакъ запирали, такъ что и подойти бывало страшно». Такъ стояло дъло просвъщенія въ Москвъ, древней столиць. Въ провинціи книги встръчались еще ръже, ихъ добывали съ большимъ трудомъ и за огромныя пеньги.

Но вотъ наступаетъ въкъ Екатерины, царствование которой не даромъ называется просвътительной эпохой.

«Петръ далъ намъ бытіе, Екатерина-душу», говорили современники. Въ этихъ словахъ есть извъстная доля правды. Французское вліяніе, начавшееся при Елизаветь, теперь усиливается. Мы знакомимся уже съ тъми писателями, которые пришли на смъну дожноклассикамъ (Монтескъё, Вольтеръ, Руссо и др.) и такъ же господствовали уже въ Европъ, какъ ранъе ихъ предшественники. Императрица въ молодости зачитывалась ими и съ нѣкоторыми изъ нихъ вела дъятельную переписку. Результаты ея увлеченія французскими философами были довольно значительны. Она сама взялась за перо, къ немалому удивленію русскаго общества, смотръвшаго на писателя, какъ на скомороха, и изъ ея рукъ вышло замъчательное произведеніе — «Наказъ». Правда «Наказъ» оказался не по плечу депутатамъ, собравшимся въ комиссію для составленія проекта новаго уложенія, частію встрътилъ враждебное отношеніе и не имълъ практическаго приложенія, но онъ произвелъ сильное впечатлѣніе на умы и, несомивино, содвиствоваль зарожденію русскаго общественнаго мивнія.

Французское вліяніе вообще сильно сказалось на нашей литературѣ, нравахъ, на воспитательныхъ проектахъ императрицы и Бецкаго, на всей жизни нашего молодого общества. Здъсь были увлеченія, крайности, многое изъ идейнаго содержанія въ сочиненіяхъ французскихъ просвътителей было схвачено на лету, поверхностно, стало повътріемъ, модой и, конечно, заслуживало осужденія нашихъ сатириковъ. Но нельзя отрицать и благотворнаго дъйствія на русскіе умы этого новаго умственнаго движенія. Подъ вліяніемъ его у насъ возникаютъ мысли, которыхъ нрежде и въ поминъ не было. Французская просвътительная литература затрогивала самые живые и важные вопросы общественные, правственные, политические и часто предлагала ръшение ихъ въ общедоступной беллетристической формъ. Здъсь было и богатое идейное содержаніе, и талантливое изложеніе, и увлечение всъмъ этимъ весьма понятно, естественно и плодотворно. «Но это опять заимствование чужого!» возражають обыкновенно наши патріоты.

XVIII въкъ часто упрекають въ подражаніи и заимствованіяхъ, какъ будто онъ больше ничего и не достигъ. Но XVIII въкъ только продолжалъ то, что было начато въ предшествующіе въка. Мы видъли уже, что всякій разъ, когда являлась у насъ потребность въ какихъ-либо научныхъ или практическихъ знаніяхъ, мы всегда обращались за ними къ Западу. Теперь при сближеніи съ Европою эти заимствованія и подражанія, естественно, умножились. При этомъ упрекающіе совершенно забывають о тёхъ культурныхъ результатахъ, которые были достигнуты нами при помощи этихъ прямыхъ заимствованій и часто довольно уродливыхъ нодражаній. Наша литература, вновь созданная въ XVIII въкъ по иностраннымъ образцамъ, начавъ съ подражаній, сначала очень далекихъ отъ русской дъйствительности, потомъ, быстро развиваясь, все болѣе и болѣе сближается съ русской жизнью и живою народною ръчью. Такъ, напр., въ драмъ отъ латино-польской школьной драмы и библейскихъ «дъйствъ» пастора Грегори черезъ нѣмецкія, французскія, итальянскія пьесы мы доходимъ до производства собственныхъ драмъ въ псевдоклассическимъ вкусъ, правда, не имъющихъ еще художественныхъ достоинствъ, но не лишенныхъ идейнаго содержанія, на къ концу въка нередъ

нами уже комедія Фонвизина. Иноземная форма не помѣшала вполиѣ проявиться русскому комическому таланту, ярко отразившему въ ней національный быть и нравы. Изъ латино-польскаго источника черезъ южно-русскую школу пришло къ намъ стихотворное искусство. Кіевскіе ученые перенесли къ намъ силлабическій стихъ и риому. Вкусы были еще грубы и вполнъ удовлетворялись «риомотворными писаніями» Симеона Полоцкаго. Среди нашихъ грамотниковъ также пользовались симпатіями южно - русскіе псалмы и канты, вызвавшіе подражанія и отразившіеся на духовныхъ стихахъ. Риемованная рѣчь проникла въ народный разсказъ, лубочную картинку и произвела такъ называемый лубочный стихъ, которымъ такъ удачно воспользовался Пушкинъ въ своей сказкъ «О попъ Кузьмъ Остолопъ и работникъ его Балдъ». Первые опыты любовной лирики пользуются еще силлабическимъ стихомъ, и Кантемиръ пишетъ имъ свои сатиры, но уже Тредьяковскій заявляеть о необходимости для насъ тоническаго стихосложенія, а Ломоносовъ подтверждаеть это своими образцами. Стихотворная сатира, надо отдать ей справедливость, становится съ самаго начала для насъ средствомъ къ изображенію подлинной русской действительности. Къ началу XIX века уже явился истинный поэть, художникъ Жуковскій, съ «плънительною сладостію стиха». Правда, мы долгое время воспъвали разныхъ фантастическихъ героевъ въ своихъ поэмахъ по образцамъ ложноклассиковъ, но кончили въ этомъ родъ «Полтавой» и «Евгеніемъ Онъгинымъ». Въ области прозаической повъсти и романа мы также начали съ подражаній. Подъ вліяніемъ западной пов'єсти, приходившей къ намъ въ XVI и XVII в'єкахъ, у насъ явились попытки самостоятельныхъ повъстей и «гисторій», которыя постепенно освобождались оть житійнаго, легендарнаго элемента и принимали характеръ свътскаго, бытового, даже шутливаго повъствованія. Къ этой рукописной еще литературь въ половинъ XVIII въка присоединяется печатный переводный романъ, вызвавшій также подражанія. Но въ концъ стольтія является уже русскій бытовой романъ Наръжнаго, котораго не даромъ называють родоначальникомъ реалистической школы и предшественникомъ Гоголя. Итакъ, мы брали чужія иноземныя формы, и чемъ далее, темъ болже наполнали ихъ чисто національнымъ содержаніемъ, начинали

съ дътски наивныхъ подражаній и кончали самобытными произведеніями.

Успъшное развитіе нашей литературы XVIII въка, обозначавшееся въ постепенномъ сближении ея съ жизнью, должно было естественно привести къ народной идеъ. Самый языкъ тяжелый, искусственный, съ господствовавшей въ немъ славянской стихіей мало-по-малу черезъ сближение съ живою народною ръчью трудами многихъ образованныхъ работниковъ становился гибкимъ, легкимъ, способнымъ выражать новыя понятія, введенныя въ обращеніе новою образованностью. Съ постепеннымъ развитіемъ общественныхъ чувствъ у передовыхъ русскихъ людей является мысль о народной массъ, объ ея тяжеломъ положеніи. Вивств съ твиъ зарождается интересъ къ изученію народности. Преслъдуемая и гонимая благочестивымъ невъжествомъ древнерусскихъ книжниковъ, народная поэзія получаеть, наконецъ, доступъ въ печатную книгу во второй половинъ XVIII въка. Вмъстъ съ любовными пъснями (романсами) того времени въ «Сборникъ разныхъ пъсенъ», изд. Чулковымъ, появляется пародная пъсня. Вниманіе и сочувствіе къ народнымъ произведеніямъ въ то время еще многимъ казалось страннымъ: митрополитъ Платонъ о новомъ повиковскомъ изданіи тъхъ же самыхъ итсенъ отозвался неодобрительно и назвалъ ихъ «сумнительными». Древняя Русь еще давала себя чувствовать! Но это не остановило Чулкова, и онъ продолжалъ свои работы по собиранію пъсенъ, сказокъ, обрядовъ и суевърій народныхъ. «Правда, говорить акад. А. Н. Пыпинъ, -- псевдоклассическій взглядъ, препебрегавшій простою народностью по ея грубости, неръдко уродоваль ее, по-своему прикрашивая (какъ, напримъръ, Богдановичъ нельпо прикрашивалъ пословицы); тъмъ не менъе, народная стихія становилась болье и болье привычной въ книгь; нъкоторые писатели Фонвизинъ, Новиковъ, Радищевъ, Чулковъ, Н. Львовъ, В. Майковъ и др.) еще въ концъ XVIII въка умъли хорошо передавать черты быта, народный языкъ. Все это прокладывало путь для дальнъйшаго и болъе сильнаго вліянія народной стихіи въ языкъ и содержаніи литературы».

Здѣсь мы должны снять еще одно несправедливое славянофильское обвинение XVIII вѣка въ полной отчужденности отъ народа. Мы ви-

димъ, напротивъ, что образованиъйшіе люди этого времени, хотя и не быстро, но все же съ каждымъ дальнъйшимъ шагомъ ближе и ближе подходять къ кореннымъ вопросамъ русской жизни и, чъмъ далье, тымъ сознательные начинають служить интересамъ народа. Надо было много имъть благороднаго мужества, чтобы въ томъ обществъ, представители котораго, собравшись въ комиссію составленія проекта новаго уложенія, «вопіяли о расширеніи крѣпостного права», говорить о необходимости его уничтоженія. Указанія на это коренное зло русской жизни начинаются съ 60-хъ годовъ XVIII въка. Новиковъ и Радищевъ являются первыми защитниками народныхъ интересовъ и первыми страдальцами за нихъ. Все это должно быть поставлено, по всей справедливости, въ особую заслугу литературъ и образованности этого стольтія. Мы увидимъ далье, что вліяніе европейской науки и литературы, возбуждая въ насъ высшія общечеловъческія стремленія, благотворно сказалось и на передовыхъ людяхъ александровской эпохи и на идеалистахъ 40-хъ годовъ XIX въка, на знамени которыхъ стояло то же самое освобождение народа. И самый интересъ къ серьезному изученію народности возбужденъ былъ у насъ, какъ увидимъ, тою же европейскою наукою. Въ послъдніе предреформенные и въ слъдующіе за реформой годы XIX въка народное направленіе усилилось, выдвинуло новыя молодыя силы, беззавътно отдавшіяся служенію народнымъ интересамъ, и создало повое идеалистическое теченіе мысли въ народничествъ 70-хъ годовъ этого вѣка.

Даже въ въкъ господства аристократической, ложно - классической теоріи поэзіи у насъ, какъ мы видъли, находились люди, которые не брезговали народной пъсней и даже подражали ей. Въ началъ XIX столътія, когда на смъну ложноклассицизму является романтизмъ, стремленіе къ воспроизведенію народныхъ мотивовъ въ нашей поэзіи усиливается. Пушкинъ создаетъ высоко художественные образцы народнаго эпоса и лирики. Гоголь очаровываетъ поэзіей своихъ разсказовъ изъ малороссійской народной жизни и подъсильнымъ впечатлъніемъ украинскихъ пъсенъ рисуетъ многія картины въ своемъ «Тарасъ Бульбъ». За ними идутъ Лермонтовъ, Кольцовъ, Тургеневъ, Некрасовъ, Григоровичъ, Достоевскій, Л. Н. Толстой, Гл. Успенскій, Сал-

тыковъ, Слѣпцовъ и ми. др., въ произведеніяхъ которыхъ мы находимъ цѣлый рядъ живыхъ, художественныхъ сценъ, картинъ и характеровъ народныхъ. Вліяніе народной поэзіи на пашу литературу становится тѣмъ сильнѣе, чѣмъ ближе къ нашему времени, и вмѣстѣ съ этимъ растетъ интересъ и участіе русскаго образованнаго общества къ народной жизни. Изъ различныхъ явленій, совершающихся на нашихъ глазахъ и краснорѣчиво свидѣтельствующихъ о прочности и плодотворности сближенія русской интеллигенціи съ народомъ, мы убѣждаемся окончательно въ полной несостоятельности славянофильской точки зрѣнія на этотъ вопросъ.

Здъсь, намъ кажется, мы можемъ остановиться и подвести итогъ сказанному. Мы считаемъ особенно важнымъ правильное разръшение вопроса объ отношеніи интеллигенціи къ народу. Съ этимъ вопросомъ мы встрътимся въ нашихъ «Очеркахъ» не одинъ разъ. Читатели увидять, что отголоски славянофильскихъ мижній отдавались въ разныхъ кружкахъ русскаго общества въ разное время и въ искаженномъ, обезображенномъ видъ дожили до нашихъ дней. Въ этихъ видахъ мы старались въ нашемъ «Введеніи» выдвинуть на первый планъ все то, что служить къ разъясненію длинной, но въ высшей степени интересной исторіи этихъ отношеній. Указавъ на нашу изолированность въ средніе въка со встми вредными последствіями для духовнаго роста народа, мы особенно распространили нашъ разсказъ о значеніи народной поэзіи и объ отношеніи къ ней старой московской письменности. Съ возможною для насъ полнотою мы старались передать исторію западныхъ вліяній, возникающихъ еще въ средніе въка вследствие жаднаго исканія мыслящими русскими людьми международныхъ общечеловъческихъ началъ, безъ которыхъ невозможно никакое духовное развитие. Мы ноказали при этомъ, почему и когда начался разрывъ или расколъ между образованными русскими людьми и темными массами парода. Далбе, мы находили пеобходимымъ выяснить, что наше свободное общение съ Западомъ, пачавшееся съ Петра I, и борьба новой Россіи съ обветщалыми понятіями старой Руси въ теченіе ХУІІІ вѣка дали положительные культурные результаты, что путемъ заимствованій и подражаній мы пришли въ литературѣ къ самобытному національному творчеству. По справедливому и мѣткому замѣчанію .Герцена, «на приказъ Петра образоваться, Россія черезъ сто лѣтъ отвѣтила Пушкинымъ». Пушкинъ, дѣйствительно, — результатъ нашего духовнаго развитія, совершившагося въ эти сто лѣтъ. Своими зрѣлыми поэтическими трудами онъ даетъ новую самостоятельную русскую поэзію, исчерпывая всѣ роды и виды ея. Простотою, вѣрностью тона и правдивостью изображенія русской жизни его поэтическіе образцы превосходять всѣ прежнія попытки въ этомъ родѣ. Но этого мало, сближеніе литературы съ жизнью привело насъ къ сознанію обязанностей по отношенію къ народу, и литература стала пріобрѣтать серьезное значеніе, она стала средствомъ для выраженія общественнаго мнѣнія. Къ концу XVIII вѣка уже замѣтно проявленіе этой силы, которая, какъ мы видѣли, въ эпоху Петра еще отсутствовала. Развитіе этой силы и борьба ея съ враждебными ей началами въ дальнѣйшемъ ходѣ жизни будуть уже составлять содержаніе нашихъ «Очерковъ».

Въ заключеніе мы должны еще прибавить нѣсколько словъ для изобъжанія всякихъ недоразумѣній. Въ наше изложеніе особенностей русской литературной исторіи мы не вносили ничего личнаго. Мы пользовались трудами академиковъ: Буслаева, Тихонравова, Пыпина, Веселовскаго и др. русскихъ ученыхъ. Вездѣ мы старались указывать вѣрную, установившуюся въ паукѣ точку зрѣнія какъ на цѣлые литературные періоды, такъ и на отдѣльныя произведенія нашей старой и новой словесности. Цѣлью нашего «Введенія» было поставить на эту научную точку зрѣнія читателя, который встрѣтится въ нашихъ «Очеркахъ» съ ошибочными взглядами и на московскую старину, и на петровскую эпоху, и на слѣдующее за ней XVIII стольтіе.



## Успѣхи нашей общественности и литературы при Екатеринѣ II и Александрѣ I.

I.

Начало періода, съ которымъ намъ предстоитъ познакомиться, совпадаетъ съ началомъ тридцатилътняго царствованія императора Николая I (1825—1855 гг.). Этотъ періодъ русской жизни имъетъ рѣзкія отличительныя черты, но въ то же время онъ тѣсно связанъ съ предшествовавшимъ ему временемъ.

Чтобы установить эту связь и указать преемственность идей, завъщанныхъ предшествовавшимъ временемъ, намъ придется вернуться нъсколько назадъ, къ послъднимъ десятилътіямъ XVIII въка, и припомнить нъкоторые факты изъ исторіи нашего общественнаго и литературнаго развитія.

Въ просвътительную эпоху Екатерины создается и упрочивается критическое отношение къ жизни — развивается сатирическая литература, и сатира обнаруживаетъ настолько смълости, что касается коренныхъ золъ русской жизни. Чъмъ ближе къ концу въка, тъмъ болбе распространяется переводный иностранный романъ, вытъснившій старинныя рукописныя повъсти. Этотъ романъ создаетъ большой кругъ читателей въ среднемъ общественномъ слов, смягчаетъ нравы, подготовляетъ успъхъ русскаго сентиментализма, всего ярче выразившагося въ сочиненіяхъ Карамзина. Извъстный своими мемуарами А. Т. Болотовъ говоритъ, что, благодаря чтенію романовъ, опъ «сталъ смотрътъ на всъ происшествія въ свътъ какими-то иными благонравнъйшими глазами». Если мы обратимся къ драмъ, то и здъсь встрътимся также съ новыми явленіями, свидътельствующими о несомнънномъ движеніи впередъ. Мъщанская драма, какъ противодъйствие дожим-

классической трагедіи, имѣла въ Москвѣ большой успѣхъ, который раздражалъ и приводилъ въ негодованіе русскаго Расина, Сумарокова; явились попытки самобытной народной комедіи и, наконецъ, комедія Фонвизина. Театръ перестаетъ служить средствомъ развлеченія для двора; онъ привлекаетъ зрителя изъ среднихъ слоевъ и пріобрѣтаетъ воспитательное значеніе для общества. В. И. Лукинъ мечтаетъ о русской народной комедіи, о народномъ театрѣ. Въ средѣ передовыхъ молодыхъ людей того времени развивается широкая дѣятельностъ филантропическаго и просвѣтительнаго характера.

Гдъ же источникъ этихъ умственныхъ возбужденій? — Западная наука и литература, пересаженныя на русскую почву самимъ правительствомъ. Намъ уже извъстно, что правительство положило начало и переводамъ съ иностранныхъ языковъ, и русской журналистикъ, и русскому театру. Потомъ вся эта литературная работа переходить въ руки образованной молодежи и поддерживается ея силами. Академія, петербургскій шляхетскій корпусъ и Московскій университеть играють здъсь выдающуюся роль: они даютъ переводчиковъ, при нихъ издаются журналы съ участіемъ профессоровъ и студентовъ, они же даютъ театру актеровъ и драматурговъ: Сумарокова и Фонвизина. Екатерина II, подобно Петру, посылаетъ русское юношество для усовершенствованія въ наукахъ за границу; въ числѣ посланныхъ былъ, напримъръ, и знаменитый Радищевъ, сочиненія котораго показывають не только основательное знакомство съ французскими и нъмецкими философами, но и стремленіе провести здравыя гуманныя идеи въ русскую жизнь. Все это служило средствомъ для выраженія только что зарождавшагося въ Россіи общественнаго мивнія.

Сколько здъсь зародышей здороваго общественнаго развитія, сколько отрадныхъ явленій въ литературів и жизни! Замѣтное литературное развитіе съ стремленіемъ къ самобытности, распространеніе просвъщенія, смягченіе нравовъ и, наконецъ, какъ самое очевидное доказательство того, что европейская наука пошла намъ въ прокъ — проявленія общественнаго самосознанія и самодѣятельности, обнаружившихся въ попыткахъ серьезной критики русской жизни и въ дѣйствіяхъ «Дружескаго Общества», съ его семинаріями и типографической комланіей.

Чтобы сдёлать верную оценку деятельности Новикова и «Дружескаго Общества», достаточно вспомнить о томъ жалкомъ состоянии просвъщенія въ Москвъ, о которомъ мы вскользь говорили въ нашемъ «Введеніи». Въ упомянутой «переводческой семинаріи» работали даровитые молодые люди изъ Московскаго университета и другихъ учебныхъ заведеній. Здёсь сдёлано множество полезныхъ переводовъ и не мало написано оригинальныхъ сочиненій. Типографическая компанія, во главѣ которой стоялъ Новиковъ, напечатала ихъ и пустила ихъ въ обращение; открывъ книжныя лавки не только въ Москвъ, но и во многихъ провинціальныхъ городахъ, она положила начало правильной книжной торговль въ Россіи. Новиковъ, по справедливому замъчанію И. Киртевскаго, «не только распространилъ книгу, но и создаль у насъ любовь къ чтенію». Достаточно еще вспомнить, что зпаменитый Карамэннъ, въ теченіе четырехъ льтъ работая въ семинарін «Дружескаго Общества», именно здісь проходиль серьезную литературную школу, и та реформа русскаго языка, которая въ нашихъ учебникахъ всецьло приписывается ему одному, въ значительной степени составляеть заслугу «Дружескаго Общества», т.-е. многихъ его членовъ, трудившихся на литературномъ поприщв, пускавшихъ въ оборотъ новыя слова и вырабатывавшихъ общими дружными усиліями тоть легкій и пріятный стиль, которымь впоследствіи Карамзинъ писалъ свои «Письма русскаго путешественника» и новъсти. Карамзинъ оказался только болбе талантливымъ литераторомъ, чёмъ другіе его товарищи по перу, и значительно опередиль ихъ всёхъ. Пельзя не вспомнить здёсь и о заслугахъ Радищева. Радищевъ, посланный въ Лейпцигскій университеть и успъшно усвоившій европейскую науку, представляетъ собою выдающагося по способностямъ и по большой нравственной высоть человъка, который, выработавъ серьезнымъ научнымъ трудомъ цъльное положительное міровоззръніе, хотълъ въ своемъ знаменитомъ «Путешествін изъ Петербурга въ Москву» применить свои идеалы къ русской действительности. Онъ ратоваль противъ безправія въ общественной жизни и пропов'ядываль законность. Его общественныя воззрѣнія были тѣ же, что и въ зпаменитомъ «Наказъ» императрицы, написанномъ въ первые годы царствованія: Его критика русской жизни была та же, что и въ сатирическихъ журналахъ Новикова, только предълы ея были гораздо шире. Его сочинение—несомивниый показатель значительнаго успъха у насъ европейской науки и гуманныхъ общественныхъ идей.

Но извъстно, какой печальный исходъ имъли всъ эти полезныя личныя и общественныя начинанія. Императрица Екатерина еще съ конца 60-хъ годовъ начала охладъвать къ тъмъ философскимъ взглядамъ, которыхъ держалась въ молодости и подъ вліяніемъ которыхъ написанъ «Наказъ». Желаніе щадить интересы того общественнаго слоя, на который, главнымъ образомъ, опиралась ея власть, заставило ее задолго до бурныхъ событій во Франціи отказаться отъ своей собственной мысли освободить кръпостныхъ крестьянъ и вообще быть осторожной въ допущении свободы слова. Извъстно раздражение ея противъ новиковскаго «Трутня», повлекшее за собой прекращеніе этого лучшаго изъ тогдашнихъ сатирическихъ журналовъ; подъ ея же давленіемъ, въроятно, покончиль свое существованіе и второй журналъ Новикова «Живописецъ». Чъмъ далье, тъмъ чаще становилась она въ противоръчіе съ дарованной ею же свободой «мыслить и изъясняться». Достаточно вспомнить негодованіе, которымъ она встрътила «дерзкіе и предосудительные», по ея митнію, «Вопросы» Фонвизина. Европейскія событія нослідняго десятильтія XVIII візка только усилили ея подозрительность и недовъріе ко всякому проявленію живой свободной мысли, и она окончательно утратила прежнюю охоту къ поощренію прогрессивныхъ стремленій русской печати. Слѣдствісмъ такой перемъны ея настроенія было полное разногласіе между нею и только что зародившимся общественнымъ мненіемъ. Жертвами этого разногласія явились дучшіе его представители: Радищевъ, Новиковъ и весь его кружокъ. Просвътительная дъятельность тинографической компаніи начала внушать подозрѣніе императрицѣ еще съ 1785 года, вследствіе чего главнокомандующему Москвы, гр. Брюсу, предписано было обревизовать московскія училища, обративъ особое винманіе на преподаваніе въ нихъ закона Божія, а затъмъ составить списокъ «странныхъ книгъ», печатающихся въ типографіи Новикова, спросивъ миѣніе о нихъ митрополита Илатопа. Масонское направленіе «Дружескаго Общества» особенно безпокоило императрицу. Подосиввшая въ 89-омъ году французская революція и нелѣпые слухи о политическомъ

заговоръ московскихъ масоновъ окончательно разстроили воображеніе Екатерины, и судьба Новикова и его друзей была ръшена. Опи были несправедливо, сурово осуждены и невинно пострадали. Вскоръ и Радищевъ подвергся жестокой каръ за свое знаменитое «Путешествіе изъ Петербурга въ Москву». Изображение преступной небрежности, произвола и продажности тогдашней русской администраціи и суда, вопіющихъ злоупотребленій пом'єщичьей властью и невыпосимо тяжелаго положенія крупостныхъ крестьянъ въ книгу Радищева Екатерина приняла за личную обиду. Раздражение ея противъ писателя достигло крайнихъ предъловъ. Она забыла слова своего наказа, который гласилъ: «Законы не должны наказывать никакихъ другихъ, кромъ вившнихъ или наружныхъ дъйствій. Слова не вмъняются никогда въ преступленіе, развѣ оныя пріуготовляють или соединяются или последують действію беззаконному». Чувство личной мести завлекло ее такъ далеко, что она за правдиво, сильно и смѣло написанное сочиненіе жестоко осудила Радищева. Уголовная палата, а потомъ Сепать и совъть, руководствуясь исключительно указомъ императрицы, обвинявшимъ писателя въ самыхъ тяжкихъ государственныхъ преступленіяхъ, приговорили его къ смертной казии, замѣненной по особому милосердію императрицы, какъ сказано въ приговоръ, ссылкою на 10 льть въ одно изъ отдаленныхъ мъстъ Сибири.

Такимъ образомъ находившееся еще въ младенческомъ возрастъ русское общество, только что взявшееся за книжку, было заподозрѣно въ какихъ-то разрушительныхъ стремленіяхъ. Это печальное недоразумѣніе пріостановило успѣшный ходъ русскаго общественнаго развитія. «Вмѣстѣ съ правительственными сферами,—говоритъ академикъ А. Н. Пыпинъ,—и громадное большинство слегка образованныхъ людей также были предубѣждены противъ свободы мысли и слова: для понятій натріархальныхъ, въ самомъ дѣлѣ, немыслима никакая критика. Это предубѣжденіе поддерживалось еще ложною у нѣкоторыхъ мыслью, что будто бы оно согласно съ «духомъ нашего парода»; въ простодушномъ невѣжествѣ массъ увидѣли подтвержденіе опасеній противъ науки, и свобода мысли была сочтена за парушеніе національнаго преданія».

Вступленіе на престоль императора Александра І было встръчено общимъ ликованіемъ. Появились новые журналы, спѣшившіе воспользоваться предоставленной въ ту пору широкой свободой слова. Приближенныя къ государю лица обсуждали коренныя преобразованія. Извъстно, что государь, близко узнавъ знаменитаго государственнаго дъятеля М. М. Сперанскаго, неръдко проводилъ въ бесъдахъ съ нимъ цълые вечера, обсуждая будущія реформы. Выработанный Сперанскимъ конституціонный проекть заключаль въ себт такія законоположенія и учрежденія, которыхъ мы и сейчасъ еще не можемъ добиться. Предполагалось учреждение государственной думы, какъ законодательнаго собранія, которое имъло бы право возбуждать представленія о государственныхъ нуждахъ, о различныхъ злоупотребленіяхъ правительственной власти, нарушающихъ основные законы. Здёсь было и раздёленіе властей: законодательной, судебной, исполнительной. Устанавливалась отвътственность министровъ передъ государственной думой. Говорилось и объ отмънъ кръпостного права. Но не замедлила явиться и оппозиція, во главъ которой сталь представитель новаго сентиментальнаго направленія въ литературь, Карамзинъ. Онъ подаль государю записку «О древней и новой Россіи», въ которой выразиль удивительно отсталые взгляды. Въ ней опъ говорилъ противъ приготовленнаго Сперанскимъ проекта государственной реформы, доказывая, что государь, получивъ самодержавіе, врученное Россіей его предку, не имъстъ права отказываться отъ него и раздълять его съ къмъ бы то ни было; возражаль противъ отмъны кръпостного права: находилъ, что высшее образование стъснительно для дворянъ, а низшее — опасно для массы. Не въ формахъ и учрежденіяхъ, по его мнънію, а въ лицахъ вся суть дъла. Необходимы заботливые правители для страны, умьло выбранные губернаторы; хорошіе священники важите школы для деревии. «Это — вещи, которыя, дъйствительно, нужны, -- говорилъ онъ, -- безъ прочаго обойдемся и не будемъ завидовать никому въ Европф».

«Записка» Карамзина, выражавшая взгляды консервативной дворянской партіи, какъ и проектъ государственныхъ преобразованій Сперанскаго, представителя новыхъ общественныхъ взглядовъ, — два любопытныхъ документа общественной борьбы того времени, долго остававшіеся государственной тайной. Оба появились въ одно время и написаны были для одного только императора. Общество пе знало о пихъ. «Эта внѣшняя судьба двухъ произведеній очень характеристична,—говоритъ А. И. Пыпинъ.—Общественному мнѣнію, до тѣхъ поръ совершенно безгласному и едва существовавшему какимъ-то темнымъ образомъ, только что дана была первая возможность высказаться, столь ограниченная, что выслушивалъ его одинъ императоръ»... «Если бы поставленные ими вопросы были хоть нѣсколько доступны для взаимной критики обѣихъ сторонъ, они могли бы найти себъ какое-нибудь разъясненіе. Но этого не случилось: вся практика жизни пе допускала ничего подобнаго»... «Между тѣмъ задача, дѣйствительно, стояла; два направленія, дѣйствительно, зародились въ обществѣ, и перѣшенный вопросъ стала разъяснять сама жизнь тѣмъ сложнымъ и труднымъ процессомъ, которымъ она наперекоръ препятствіямъ пщетъ своихъ цѣлей».

Какъ Карамзинъ, такъ и Жуковскій, представитель, какъ долго думали, другого литературнаго направленія, романтизма, оба одинаково были настроены и не желали никакого движенія впередъ. Онп были вполив довольны русскою действительностью, а если что въ ней н не правилось, можно было уйти, по ихъ мнвнію, въ область фантазін. «Поэтъ имъетъ два міра. Если ему скучно и непріятно въ существенномъ, онъ уходигь въ страну воображенія», по теоріи Карамзина. «Что нужды стихотворцу, дъйствующему на одно воображеніе, — говорить Жуковскій, — если разсудокъ найдеть вещи совстмъ ие такими, какими представляются опъ воображению?» Это, какъ видите, одни и тъ же взгляды, одна и та же теорія. Между этими шисателями много общаго. Нъкоторые изслъдователи справедливо считають Жуковскаго сентименталистомъ, а не романтикомъ: ему недоставало существенно - важныхъ чертъ, отличающихъ европейскихъ романтиковъ, - протеста и народности. Неподвижность и ограниченность міросозерцанія Жуковскаго отм'вчаеть въ своей новой книгь о немъ и академикъ А. Н. Веселовскій. «Опъ не романтикъ, —говорить онъ, -- какимъ называли его у насъ и еще называють, а карамзинецъ, мимо котораго проходили событія и настроенія, зарождалась новая поэтическая школа, а опъ былъ тёмъ же, какимъ сложился въ 1805 — 20-хъ годахъ, гуманно и любовно относясь ко всему, что было ему встрвчно, что укладывалось въ его понимание жизни»... «Теперь, когда переписка Жуковскаго стала намъ извъстиъе прежняго и къ ней присоединились откровенія его дневника, его психологическій обликъ сталь намъ яснье, ограниченность его кругозора понятнъе». Поэзія Жуковскаго-изящное выраженіе внутренняго мягкаго чувства, но она чужда общественнаго содержанія, чужда всякаго волненія, борьбы, чужда какихъ бы то ни было колебаній и сомнѣній человъческой души. «Онъ не могъ постигнуть глубины души Гёте и даже своего любимца Шиллера, не понималь Гамлета: поэзія Байрона приводила его въ ужасъ; Гейне, по его мнфнію, - свободный собиратель и провозгласитель всего низкаго, отвратительнаго, развратнаго»... Сказаннаго, намъ кажется, достаточно, чтобы видъть, почему Жуковскій, какъ поклонникъ сентиментальнаго піэтизма, не понималь и не могъ понять ни дальнъйшаго хода литературы ни дальнъйшаго хода жизни, какъ нашей, такъ и европейской.

Но мы должны оговориться. Мы нисколько не умаляемъ литературныхъ заслугъ ни Карамзина ни Жуковскаго для своего времени. Карамзинъ, какъ писатель - моралистъ въ 90-хъ годахъ XVIII вѣка и какъ защитникъ просвъщенія въ то время; какъ писатель, провозгласившій свободу чувства ії право на счастье для челов'яка всякаго состоянія; какъ критикъ, указавшій недостатки французскихъ ложноклассиковъ, конечно, заслуживалъ сочувствія, когда было пріостановлено указанное выше умственное движение Екатерининскаго въка. И, несмотря на то, что его общественное направление тогда еще не высказалось ясно, нъкоторые изъ патріотовъ считали его даже опаснымъ радикаломъ, и его сочиненія выставлялись ими, какъ вредныя: на него даже писались доносы. Но доносы были совершенно безосновательны, нельпы и объясняются невыжествомы доносчиковы. Карамзинъ и въ молодости, при всёхъ своихъ знаніяхъ, не быль прогрессистомъ, и его сентиментальныя теоріи никогда не согласовались съ практикой жизни. Съ «добрыми поселянами» своихъ повъстей въ жизни дъйствительной онъ не церемонился и поступалъ. какъ заурядный помъщикъ того времени. Попавъ въ Нарижъ, «столицу ума и вкуса», въ 89 году, онъ восхищается Версалемъ, Тріано-

номъ, дворцомъ гр. д'Артуа, въ аристократическомъ салонъ читаетъ изъ «розовой тетрадки» аббата разсуждение о любви и скорбитъ о томъ, что «французы нынъ думають о революціи, а не о памятникахъ любви и нъжности». Народъ, доведенный многовъковымъ феодальнымъ угнетеніемъ до возстанія, съ его точки зрѣнія не что иное, какъ, «парижскіе варвары», которые подняли «съкиру на священное древо». Какъ въ философскихъ и литературныхъ, такъ и въ общественныхъ и политическихъ понятіяхъ Карамзина никогда не было такой ясности, какъ, напр., у Радищева. Онъ всегда очаровывался фальшивымъ блескомъ и сквозь сентиментальный туманъ глядёлъ на . прошлое и настоящее народной жизни. Любовь къ «человъчеству», къ «просвъщенію», восторгъ передъ «республиканскими добродътелями»-все это было только на словахъ, въ книгъ. Это былъ принципіальный либерализмъ, отвлеченное сочувствіе ко всему благому, сочувствіе, ни къ чему не обязывающее въ дъйствительной жизни. Эти медовыя ръчи, образцовая для своего времени стилистика, дъйствовали исключительно на чувства русскихъ людей, не нарушая ихъ сентиментальнаго квістизма. Все это привело Карамзина въ дальнъйшей его дъятельности къ упорному консерватизму, къ защитъ старины, опредъленно выразившейся въ «Запискъ». Бълинскій быль правъ, говоря, что Карамзинъ дурно понималъ умственныя потребности русскаго общества, когда писалъ свои «письма». Онъ, какъ видимъ, не понималъ ихъ или не хотълъ понять и гораздо позднъе. Итакъ, не умаляя литературныхъ заслугъ Карамзина, мы должны отказать ему въ правѣ называться передовымъ человѣкомъ своего времени. Напротивъ, его общественные взгляды служили опорой для митьній отсталыхъ и въ свое время и въ последующія многія десятилътія, вплоть до нашихъ дней.

Жуковскій быль истинный художникъ слова: «илѣнительная сладость его стиха» была почувствована всёми: его мечтательный идеализмъ подъйствовалъ смягчающимъ и возвышающимъ образомъ на нравы нашего малокультурнаго общества. Все это очень цённо, но, тёмъ не менёе, и онъ, какъ Карамзинъ, вскорё очутился позади новаго умственнаго движенія. Послё 48 года Жуковскій высказывалъ такой взглядъ на настоящее и будущее Россіи: «она, оторвавшись отъ ма-

сильственнаго на нее вліянія Европы, вступить въ особенный ея исторією, слёдственно, самимъ промысломъ ей проложенный путь». По его мнёнію, Россія — «самобытный великій міръ, полный силы неисчерпаемой... сплоченный вёрою и самодержавіемъ въ одну несокрушимую, нынѣ вполнѣ устроенную громаду». Ему не приходило въ голову усомниться хоть на минуту въ благоустройствѣ и несокрушимости этой громады, а между тѣмъ для нея уже приближалось время роковыхъ тяжелыхъ испытаній, которыя разрушили эту иллюзію и заставили и правительство и общество сознать необходимость для нея коренныхъ преобразованій. Жуковскій также былъ человѣкъ, давно ушедшій отъ реальной жизни и совершенно чуждый; того критическаго къ ней отношенія, которое оживило нашу литературу въ гоголевскій періодъ, и въ которомъ сказался самый искренній патріотизмъ.

Движеніе, начавшееся въ правительственныхъ сферахъ при Александрѣ I, передалось вскорѣ лучшей части образованнаго общества, перешло въ литературные кружки и было сначала въ полномъ согласіи съ правительственными взглядами, стремленіями и начинаніями. Но бурныя военныя событія, какъ извѣстно, отвлекли надолго отъ вопросовъ внутренней жизни и правительство и общество; а послѣ окончанія военнаго похода взгляды и настроеніе правительственныхъ сферъ измѣнились настолько, что опять, какъ при Екатеринѣ, пошли въ разрѣзъ съ передовой частью общества.

Александръ I, всецъло въ то время погруженный въ вопросы международной политики, уже мало занимался внутренними дълами. Возобладавше въ правительственныхъ сферахъ Европы реакціонные взгляды имъли на пего сильное вліяніе, и онъ отдалъ управленіе Россіей въ руки своихъ любимцевъ, среди которыхъ наибольшимъ его довъріемъ пользовался получившій громкую извъстность своей прямолинейной, безразсудной жестокостью графъ Аракчеевъ. Общество и народъ были терроризированы возраставшею съ каждымъ годомъ властью царскаго любимца. Народъ глухо волновался и ропталъ, мъстами вспыхивали «бунты», которые подавлялись самыми суровыми мърами. Средніе классы находились тогда на очень низкомъ уровнъ развитія; отсюда нельзя было ожидать какого-нибудь протеста. Среди

привилегированнаго сословія, большинство котораго безмѣрно эксплуатировало крѣпостныхъ крестьянъ, немного находилось людей, понимавшихъ всю тягость тогдашияго положенія народа и способныхъ безкорыстно, самоотверженно послужить делу освобожденія. «Всв почти номъщики, но словамъ декабриста И. Д. Якушкина, смотръли на крестьянъ своихъ, какъ на собственность, вполит имъ принадлежащую, и на крипостное право, какъ на священную старину, до которой нельзя было коснуться безъ потрясенія самой основы государства». Эта та самая точка эрвнія, которая выражалась въ «Запискъ» Карамзина. Дворянство признавалось здёсь главной опорой государства, и уничтожение его привилегий представлялось ведущимъ къ гибели этого сословія, а съ нимъ и государства. Освободительное движеніе въ то время оказалось возможнымъ и дійствительно началось въ средъ воснной дворянской молодежи, возвратившейся изъ Европы на родину, по окончаніи поб'ядоносныхъ для насъ войнъ съ Наполеономъ. Пребываніе за границей въ теченіе полутора года должно было значительно измѣнить воззрѣнія этой молодежи. Она отвыкла отъ доманняго порядка вещей настолько, что онъ вызывалъ въ ней теперь цёлый рядъ тяжелыхъ висчатленій. Воть интересный разсказъ того же И. Д. Якушкина. «Изъ Франціи, —говорить онъ, —въ 14-мъ году мы возвратились моремъ въ Россію. 1-я гвардейская дивизія была высажена у Ораніенбаума и слушала благодарственный молебенъ, который служиль оберь-священникь Державинь. Во время молебствія полиція нещадно била народъ, пытавшійся приблизиться къ выстроенному войску. Это произвело на насъ первое неблагопріятное впечатлівніе, по возвращенім въ отечество»... Свободомыслящая смотръла уже другими глазами на русскую дъйствительность. Она возненавидела крепостное право и административный произволь и, чтмъ далте, тъмъ болте убъждалась въ необходимости самыхъ широкихъ общественныхъ реформъ. А между тъмъ императоръ, на котораго возлагались ранке век надежды передовой части общества, все больс и больс поддавался вліянію реакціонеровь. Тщетныя ожиданія мириыхъ реформъ сверху, естественно, замѣнились рѣшеніемъ провести ихъ собственными силами и средствами, и по мъръ того, какъ къ зрякисевскому режиму, ислезяго pocao ЧУВСТВО пенависти

чувство любви къ Александру І. Горячее стремленіе къ гражданской свободѣ и ненависть къ угнетателямъ отразились и во многихъ литературныхъ произведеніяхъ этой молодежи, въ особенности въ «Думахъ» поэта К. Ө. Рылѣева. Съ 1815 года уже начались попытки организаціи тайныхъ обществъ. Главнымъ изъ нихъ былъ «Союзъ спасенія или истинныхъ и вѣрныхъ сыновъ отечества», переименованный потомъ въ «Союзъ благодействія». Ограниченіе самодержавія и уничтоженіе крѣпостного права составляли главную цѣль общества.

Мы не имъемъ возможности излагать здъсь подробно исторію этого освободительнаго движенія отъ самаго начала его въ 1815 году, когда братья Муравьевы положили основаніе вышеуказанному союзу, и до кроваваго финала, имъвшаго мъсто на Сенатской площади Петербурга 14 декабря 1825 г. Лежавшій до сихъ поръ подъ спудомъ матеріаль по исторіи декабристскаго возстанія въ настоящее время сталъ всемъ доступенъ, и мы имеемъ уже целый рядъ изданій интересныхъ документовъ, воспоминаній, записокъ участниковъ и свидътелей событія. Мы укажемъ здъсь только на тотъ вредъ, который наносится развитію общественнаго самосознанія запрещеніями изследованій по исторіи русскаго освободительнаго движенія вообще и на ту въ высокой степени замъчательную черту психологіи главныхъ участниковъ декабристскаго возстанія, которая заставляеть невольно всякаго преклониться передъ ихъ глубокою любовью къ родинъ и высокимъ героизмомъ. Русское общество до последнихъ имѣло довольно смутное представленіе о цѣляхъ «Союза благоденствія», хотя «донесеніе слъдственной комиссін» напечатано еще въ 1826 г. по Высочайшему повельнію. Отзывы разбиравшихъ эту офиціальную работу назначенныхъ правительствомъ следователей по делу о возстаніи 14 декабря справедливо упрекають ихъ въ томъ, что они умышленно умолчали объ одной изъ главивишихъ цвлей декабристовъосвобожденіи крестьянь, которое должно было нісколькимь милліонамь закръпощенныхъ людей возвратить ихъ гражданскія права. Этимъ умолчаніемъ въ значительной мъръ обезцънивалась дъятельность членовъ «Союза благоденствія», и общество имъло основаніе называть ихъ безпочвенными мечтателями, которые сами не понимали ясно, *чего хотели, и стремились* къ захвату власти. Теперь стало для всёхъ несомнённымъ, что ихъ успёхъ повлекъ бы за собой цѣжий рядъ благодётельныхъ послёдствій для Россіи. Но этотъ успёхъ былъ невозможенъ: событія, какъ извёстно, застали ихъ неожидайно, врасплохъ, да и силъ у нихъ было мало, чтобы одолёть силы йротивниковъ. Сами члены «Союза» сомнёвались въ успёхъ, а накайунъ и въ самый день возстанія многіе изъ нихъ были увёрены въ своей гибели. Но это не остановило ихъ: они считали необходимымъ жертвовать собой для блага родины и твердо шли на мученичество.

"Изв'єстно мнів: погибель ждеть Того, кто первый возстаєть На ут'єснителей народа; Судьба меня ужъ обрекла. Но гдів, скажи, когда была Безъ жертвъ искуплена свобода? Погибну я за край родной,— Я это чувствую, я знаю, И радостно, отецъ святой, Свой жребій я благословляю!"

("Исповъдь Наливайки" К. Ө. Рыльсва).

Такъ писалъ Рылбевъ. Декабристъ Н. А. Бестужевъ разсказываетъ, что когда Рылбевъ прочелъ этотъ только что написанный имъ отрывокъ изъ поэмы «Наливайко» жившему съ нимъ брату разсказчика, Михаилу Бестужеву (тоже декабристу), то между ними произошелъ слъдующій разговоръ: «Знаешь !ли,—сказаль М. Бестужевъ,—какое предсказаніе паписаль ты самому себь и намь съ тобою? Ты, какъ будто, хочешь указать на будущій свой жребій въ этихъ стихахъ? »----«Неужели ты думаешь, что я сомнъвался хоть минуту въ своемъ назначенім, -- сказаль Рыльевь. -- Вырь мны, что каждый день убъждаеть меня вы необходимости монхы дыйствій, вы будущей погибели. которою мы должны купинь нашу первую попытку для свободы Россіи и вмінетів съ тівму ву необходимости примьра для пробужденія спящих россіянь». Можеть-быть, этимъ грустнымъ предчувствіемъ неудачи, этой увъренностью въ неизовжности и полезности ихъ гибели для родины объясняется и та растерянность и отсутствіе энергін, съ которыми они д'яйствовали на Сенатской площади. Декабристы погибли, какъ справедливо указано было еще Герценомъ, потому, что не имѣли поддержки въ народѣ. Но идея освобожденія не погибла съ ними, она жила въ русскомъ народѣ въ теченіе всего XIX вѣка, живеть и до сихъ поръ. На нашихъ глазахъ происходить грандіозная борьба за гражданскую и политическую свободу, и въ ней уже принимаетъ сознательное участіе наиболѣе развитая часть трудящейся массы народа.

Теперь мы укажемъ, что сдълано декабристами въ нашей литературь, какъ преемниками и продолжателями умственнаго движенія лучшей поры екатерининской эпохи. Возьмемъ, напримъръ, поэтическую деятельность Рылеева. Его думы отличались глубокимъ патріотизмомъ и искреннимъ одушевленіемъ. Поэтическій матеріалъ ихъ былъ взять изъ русской исторіи; но стремленіе воспроизводить историческое прошлое, особенно отдаленное, не могло въ то время увънчаться полнымъ успъхомъ: тогдашнія историческія знанія были такъ скудны, что не подготовляли къ върному пониманію старины. Пушкину нравились нъкоторыя мъста въ его «Думахъ». Это были тоже романтическія произведенія, но иного закала, чёмъ произведенія Жуковскаго: въ нихъ чувствовалась свъжая струя, было общественное содержание и гражданское чувство. Въ художественномъ отношеніи онъ слабы, но ихъ недостатки простительны уже потому, что пробиравшійся къ намъ въ то время романтизмъ не успъль еще найти надежной опоры, чтобы утвердиться на русской почвъ. Настроеніе Рыльева было типическимъ для тогдашней либеральной молодежи, и потому мы приведемъ для знакомства съ нимъ выдержки изъ переписки Рыльева съ Пушкинымъ. Рыльевъ былъ глубоко привязанъ къ Пушкину: онъ называетъ его «чародвемъ», «чудотворцемъ», но не всегда преклоняется передъ нимъ и часто споритъ. Пушкинъ, напримъръ, защищалъ Жуковскаго отъ пападенія рьяныхъ романтиковъ. Но Рылбевъ, отдавая полную дань литературной заслугъ Жуковскаго, дълалъ, однако, слъдующее замъчаніе: «Къ несчастью. вліяніе его на духъ нашей словесности было слишкомъ пагубно: мистицизмъ, которымъ проникнута большая часть его стихотвореній. мечтательность, неопредъленность и какая-то туманность, которыя въ немъ иногда даже прелестны, растлили многихъ и много зла на-

дълали. Зачъмъ не продолжаетъ онъ дарить насъ прекрасными переводами своими изъ Байрона, Шиллера и другихъ великановъ чужеземныхъ? Это болье можеть упрочить славу его». Въ другомъ письмь онъ возстаетъ противъ аристократизма Пушкина: «Ты сдѣлался аристократомъ; это меня разсмъшило. Тебъ ли чваниться пятисотлътнимъ дворянствомъ? И тутъ вижу маленькое подражаніе Байрону. Будь, ради Бога, Пушкинымъ! Ты самъ по себъ молоденъ». Отвъчая Пушкину на другое письмо, онъ говорить: «Ты мастерски оправдываешь свое чванство шестисотлътнимъ дворянствомъ, но не справедливо. Справедливость должна быть основаніемъ и дъйствій и сажеланій нашихъ. Преимуществъ гражданскихъ не должно существовать, да они для поэта Пушкина ни къ чему и не служать ни въ залъ невъжды ни въ залъ знатнаго..., не умъющаго цънить твоего таланта... Чванство дворянствомъ непростительно, особенно тебъ. На тебя устремлены глаза Россіи; тебя любять, тебъ върять тебъ подражають. Будь поэть и гражданинъ». Но тамъ, гдъ дъло касалось поэтического выраженія, стиха, Рылбевъ вполив полагался на вкусъ и художническое пониманіе Пушкина и дълалъ поправки по его указаніямъ, скромно признавая себя въ этомъ отношеніи ученикомъ великаго поэта.

Рыльевь съ Бестужевымъ задумали въ 23 году изданіе альманаха «Полярной Звъзды», гдъ приняли участіе лучшія литературныя силы того времени. Сборникъ имълъ небывалый успъхъ, и второй выпускъ его вышелъ въ слъдующемъ году. Повъсти этого сборника были переведены на нъмецкій языкъ въ журналъ Ольдекопа («St.-Petersburger Zeitung») и перепечатаны въ разныхъ заграничныхъ журналахъ, а польскій ученый Богумилъ-Линде перевелъ на польскій языкъ статьи, «до исторіи русской литературы касающіяся». Это были статьи Бестужева, представляющія ежегодные обзоры текущей литературы, какъ поэтическихъ произведеній, такъ и научныхъ сочиненій, журналистики, трудовъ ученыхъ и литературныхъ обществъ. Это было пово для того времени. Кромъ того, въ первомъ выпускъ помъщенъ первый опытъ общаго обзора всей русской литературы, старой и повой, и принадлежалъ тому же автору. Статьи вызвали оживленныя обсужденія въ тогдашней журналистикъ. Онъ, дъжеты-

тельно, представляли интересъ по своимъ серьезнымъ и новымъ задачамъ-разобраться въ явленіяхъ текущей литературы, представлявшихъ смъсь стараго съ новымъ, указать неблагопріятныя для литературнаго развитія условія и желательное для него направленіе въ будущемъ. Такъ, говоря о причинахъ бъдности нашей словесности оригинальными и дъльными сочиненіями, авторъ указываеть охлаждение общества ко всему отечественному послъ наполеоновскихъ войнъ и вновь усилившуюся «страсть къ галлицизмамъ», на нашу пагубную привычку къ подражанію и на плохое воспитаніе, при чемъ даеть такую характеристику воспитаннаго человька, которая вскорь была оправдана въ живомъ поэтическомъ изображении Онъгина. Тъ же задачи преслъдуеть статья Кюхельбекера «О направленіи нашей поэзіи, особенно лирической», помъщенная въ сборникъ «Мнемозина», издававшемся въ Москвъ кн. В. Одоевскимъ и Кюхельбекеромъ. Авторъ возстаетъ противъ слъного подражанія, стремится къ сверженію иноземнаго владычества въ нашей литературъ. «Будемъ благодарны Жуковскому, -- говорить онъ, -- что онъ освободилъ насъ отъ ига французской словесности и отъ управленія нами по закопамъ Лагарпова лицея и Баттеева курса; но не позволимъ ни ему ни кому другому, если бы онъ владълъ вдесятеро большимъ передъ нимъ талантомъ, наложить на насъ оковы нъмецкаго или англійскаго владычества»... «Всего лучше имъть поэзію народную». Та же мысль высказывается и Бестужевымъ. «Было время, —говоритъ онъ, —что мы невпопадъ вздыхали по-стерновски, потомъ любезничали пофранцузски, теперь залетьли въ тридевятую даль по-нъмецки. Когда же мы попадемъ въ свою колею? Когда будемъ писать прямо по-русски»... «Всъ образцовыя дарованія носять отпечатокъ не только народа, но и въка и мъста, гдъ жили они, слъдовательно, подражать имъ рабски въ другихъ обстоятельствахъ невозможно и неумъстно». И Бестужевъ и Кюхельбекеръ истые романтики, и на ихъ прежде всего стоить слово: «народность». Кюхельбекеръ выражаеть недовольство, что «печатью народности ознаменованы какіе-нибудь 80 стиховъ въ «Свътланъ» и въ «Посланіи къ Воейкову» Жуковскаго, мелкія стихотворенія Катенина, два или три мъста въ «Русланъ и Людмилъ». Современная русская поэзія ему кажется «безцвът-

ной, изнъженной, неопредъленной»... «У насъ, -- говорить онъ, --- все мечта и призракъ, все мнится и кажется и чудится, все только будто бы, какъ бы, нечто, что-то»... «Картины везде одне и теже: луна, которая, разумъется, уныла и блъдна, скалы и дубравы, гдъ ихъ никогда не бывало, лъсъ, за которымъ сто разъ представляютъ заходящее солнце, вечерняя заря, изръдка длинныя тъни и привилънія, что-то невидимое, что-то невѣдомое»... «Изъ слова же русскаго. богатаго и мощнаго, силятся извлечь небольшой благопріятный, приторный, искусственно тощій, приспособленный для немногихъ языкъ, un petit jargon de coterie»... Очевидно, что взгляды на поэзію здесь те же, что и у Рылева, и стрелы насмешки направлены въ сторону Жуковскаго и его подражателей. Бълинскій очень цениль обзоры Бестужева и находиль ихъ «крайне интересными, какъ факты интереснъйшаго времени нашей литературы — времени, въ которое началась война покойника классицизма съ теперешнимъ покойникомъ романтизмомъ»; такъ говорилъ онъ въ 1840 году, при обзоръ сочиненій Марлинскаго (Бестужева). Третья книжка «Полярной Звъзды» уже не вышла въ свътъ (1825 г.).

Нельзя не пожальть опять, что такая плодотворная литературная дъятельность была остановлена почти въ самомъ началь, — дъятельность, многообъщавшая въ дальнъйшемъ развитіи!

Идеалъ Карамзина, выраженный въ «Запискъ о древней и новой Россіи», дъйствительно, вскоръ началъ осуществляться при усердіи такихъ патріотовъ, какъ Аракчеевъ, кн. Голицынъ, Руничъ, Магницкій, Шишковъ и въ литературъ С. Глинка. Библейское общество, ставшее просвътительнымъ центромъ не только для столицы, но и для отдаленной провинціи (см. «Повъсть о самомъ себъ» Никитенки), ассигновавшее 2 милліона рублей на школьные расходы и проектировавшее открыть 10.000 народныхъ училищъ, вскоръ было закрыто, какъ закрыты были и ланкастерскія школы. Шишковъ, котораго патріотическая волна вынесла наверхъ, ставши министромъ народнаго просвъщенія, поднесъ на Высочайшее утвержденіе въ 1826 году цензурный уставъ, составленный Магницкимъ и Руничемъ, запрещавшій преподаваніе философіи въ университетахъ. Эти реакціонныя стремленія часто прикрывались уваженіемъ къ русской старинъ.

Аракчеевъ гордился тъмъ, что «учился грамоть по Часослову, а не по рисованнымъ картамъ». Неръдко это уважение было искреннимъ, какъ у Шишкова и у чудака С. Глинки, редактора «Русскаго Въстника» журнала съ русскимъ направленіемъ. Такой журналъ былъ тогда новостью и, пожадуй, назръвшею потребностью, но его редакторъ перешелъ всякую мфру и впалъ въ нелфпыя, смфшныя крайности, выразившіяся въ чрезмірномъ безосновательномъ восхваленіи всего русскаго. Просвъщение для Глинки заключалось «въ простотъ нравовъ, въ любви и усердіи къ Богу, въръ, царю и отечеству». Онъ находиль въ наставленіи Симеона Полоцкаго царю Алексью Михайловичу сходство не только съ мыслями Сократа, Платона и Цицерона, но и Декарта и Боссюэта, Вольтера, Дидро; у воспитателя Петра I, Зотова, — тъ же начала, какія выработали Локкъ, Руссо и Кондильякъ; вся премудрость законодателей отъ Солона до Монтескьё заключена. по его словамъ, въ русской Кормчей книгъ; Костровъ былъ, по его мивнію, совмъстникъ музы Гомера; «гречанка Сафо пъла восторги страстной любви, россіянка Волкова посвятила перо свое «добродътели, царю и отечеству». Стихи съ именами миоологическими не допускались въ журналъ Глинки изъ патріотизма. Сатира Воейкова «Сумасшедшій домъ» весьма остроумно изображаеть этого чудака руссофила:

> "Номеръ третій на лежанкѣ Истый Глинка возсѣдитъ; Передъ нимъ духъ русскій въ склянкѣ Не откупоренъ стоитъ.

Книга Кормчая отверста, А уста растворены, Сложены десной два перста, Очи вверхъ устремлены.

О Расинъ! Откуда слава? Я тебя, дружка, поймалъ Изъ россійскаго Стоглава Ты Гофолію укралъ. Чувствъ возвышенныхъ сіянье, Выраженій красота Въ Андромахъ—подражанье Погребенію кота!"

Чтобы закончить характеристику этого періода, мы должны сказать, что самые даровитые, крупные представители русской поэзіи 20-хъ годовъ по своимъ близкимъ нравственнымъ связямъ принацлежали въ тому же кругу образованной симпатичной молодежи, о которой только что говорили. Нетрудно догадаться, что речь идеть здёсь о Пушкинъ и Грибоъдовъ. Всъмъ извъстно, что въ числъ погибшихъ были близкіе друзья Пушкина и товарищи по лицею. Изв'єстны также и дружескія связи Грибобдова съ Бестужевымъ, Рылбевымъ, Кюхельбекеромъ и въ особенности съ юношей-поэтомъ кн. А. И. Одоевскимъ. Ни Пушкинъ "ни Грибовдовъ не были участниками ихъ политического предпріятія (хотя, можеть - быть, и случайно), но по своему міровоззрѣнію, по своей любви къ просвѣщенію, къ родинѣ, по страстному стремленію къ сознательной общественной діятельности, по враждь къ застою, къ произволу, всецьло принадлежали этой группъ. Объ этомъ свидътельствують многія несомнънныя данныя въ біографіяхъ того и другого поэта, а болье всего нькоторыя молодыя произведенія Пушкина и сильные протестующіе монологи Чацкаго. Мы приведемъ въ заключение нъсколько словъ Гончарова изъ извъстной статьи «Милліонъ терзаній». Гончаровъ прекрасно выясниль ту сторону комедіи Грибовдова, которая имветь ввчное значеніе, борьбу новыхъ понятій со старыми, отживающими, но сильными. «Чацкій, — говорить Гончаровь, — неизбіжень при каждой смінь одного въка другимъ. Положение Чацкаго на общественной лъстницъ разнообразно, но роль и участь все одна, отъ крупныхъ государственныхъ и политическихъ личностей, управлявшихъ судьбами массъ, до скромной доли въ тесномъ кругу»... «Всемъ имъ достается въ удълъ свой «милліонъ терзаній», и никакая высота положенія не спасеть оть него»... «Каждое дёло, требующее обновленія, вызываеть тынь Чацкаго, и кто бы ни были дъятели, около какого бы человъческаго дела, --будеть ли то новая идея, шагь въ наукт, въ политикь, въ войнь. -- ни группировались люди, имъ никуда не уйти отъ

двухъ главныхъ мотивовъ борьбы: отъ совъта «учиться, на старшихъ глядя», съ одной стороны, и отъ жажды стремиться отъ рутины къ «свободной жизни» впередъ и впередъ — съ другой».

Итакъ, мы, видимъ, что къ концу александровскаго періода на русскомъ общественномъ горизонть, какъ свидътельствуетъ знаменитая комедія, появляется сильная протестующая фигура Чацкаго. Бълинскій справедливо видълъ въ немъ «энергическій протестъ противъ гнусной рассейской дъйствительности». «Онъ сломленъ, по словамъ Гончарова, количествомъ старой силы, нанеся ей, въ свою очередь, смертельный ударъ качествомъ силы свъжей». И въ самомъ дълъ, онъ только временно побъжденъ, потому что его идеи, какъ мы увидимъ, одарены необыкновенной живучестью, и чъмъ далъе, тъмъ болье будутъ развиваться въ своемъ содержаніи, очищаться критикой отъ ошибокъ и увлеченій и распространяться въ ширь, т.-е. постепенно становиться общимъ достояніемъ.

## II.

## Вліяніе правительственной системы въ царствованіе Николая I на общественную жизнь и литературу.

Источникомъ общественныхъ движеній при Екатеринѣ II п Алексапдрѣ I были европейская наука и литература, а также и сама европейская жизнь, съ которой знакомились непосредственно образованные русскіе люди, ѣздившіе въ Европу для усовершенствованія себя въ наукахъ, и русскіе гвардейскіе офицеры, наблюдавшіе ее во время военнаго путешествія, въ эпоху войнъ съ Наполеономъ. Общественное движеніе, какъ мы видѣли, дважды начиналось и дважды пріостанавливалось: какъ при Екатеринѣ II, такъ и при Александрѣ I, либеральныя вѣянія вначалѣ смѣнялись потомъ реакціей. Слѣдующее же за ними тридцатилѣтнее царствованіе императора Николая I (1825—1855 гг.) отличается отъ предыдущихъ единствомъ направленія и цѣльностью. Реакціонное движеніе, начавшесся еще при Александрѣ I, продолжало усиливаться и слагаться въ цѣлую стройную систему въ теченіе этого тридцатильтія. Событіе 1825 г. только увеличило недовъріе правительства ко всякому проявленію свободной мысли и общественной дъятельности. Начало же такихъ отношеній между властью и обществомъ было положено еще во времена Священнаго Союза, когда, по низложеніи Наполеона, государи Европы рышили соединиться для поддержанія международнаго порядка и дъйствовали дружными общими усиліями противъ революціонной заразы, разнесенной по Европъ французами. Такимъ образомъ и наша реакція шла изъ того же европейскаго источника и была отраженіемъ европейской реакціи.

Въ силу этого союза мы вмѣшивались въ дѣла европейскихъ государствъ для защиты монархическаго принципа, противодѣйствовали нолитическому развитію европейскаго общества и пріобрѣли всеобщую ненависть въ Европѣ. Въ крымской войнѣ противъ насъ оказались не только Англія, относившаяся къ намъ съ политическимъ недовъріемъ, и Франція, которой мы чуждались изъ опасеній революціоннаго ея духа; не только Сардинія, въ которой наше правительство не пожелало признать конституціонной реформы, — противъ нась оказались даже такія государства, правительству которыхъ мы оказывали серьезныя услуги. Таковы были результаты нашей внѣшней политики.

Внутри Россіи властно господствовала въ теченіе этихъ 30 лѣтъ система, которая пыталась пріостановить умственную жизнь общества, составила опредѣленный кругъ понятій, сдѣлавшихся обязательными для литературы, науки и жизни. Всѣ сферы государственной, народной и общественной дѣятельности находились подъ опекой большого и малаго начальства. Каждое вѣдомство, каждая канцелярія вела свои дѣла втайнѣ, и, кромѣ своего собственнаго начальства, не имѣла надъ собой никакого контроля, не подвергалась ничьей провѣркѣ и критикѣ. Общество было устранено отъ всякаго участія даже въ такихъ дѣлахъ, гдѣ затрогивались самые насущные его пнтересы; за нимъ не признавалось никакого значенія.

Мы приведемъ яркую характеристику этого періода русской жизни, сділанную московскимъ профессоромъ Н. А. Любимовымъ, единомышленникомъ и другомъ М. Н. Каткова, слідовательно, человъ-

комъ, свободнымъ отъ малъйшаго подозрънія въ излишнемъ либерализмъ. «Начальство сдълалось, -- говоритъ онъ, -- все въ странъ. Все несареви, богови оставалось немного. Все сводилось къ простотъ отношеній начальника и подчиненнаго. Въ начальствъ совмъщались законъ, правда, милость и кара. Губернаторъ при какой-то ссылкъ на законъ, взявшій со стола томъ свода законовъ и съвшій на него съ вопросомъ: гдъ законъ? былъ лицомъ типическимъ, въ частности добрымъ и справедливымъ человъкомъ. Купецъ торговалъ потому, что была на то милость начальства; обыватель ходилъ по улицъ, спалъ послъ объда въ силу начальнического позволенія; приказный пилъ водку, женился, плодилъ детей, бралъ взятки по милости начальнического снисхожденія. Воздухомъ дышали потому, что начальство, снисходя къ слабости нашей, отпускало въ атмосферу достаточное количество кислорода. Рыба плавала въ водъ, птицы пъли въ лъсу потому, что такъ разръшено начальствомъ»... «Для народа, несшаго тяготы и кръпостныхъ и государственныхъ повинностей, со включеніемъ тяжкой рекрутчины, то было время нелегкой службы. Военные люди, какъ представители дисциплины и подчиненія, имъли первенствующее значеніе, считались годными для всъхъ родовъ службы. Гусарскій полковникъ засёдаль въ Синоде, въ качествъ оберъ-прокурора. Зато полковой священникъ, подчиненный оберъ-священнику, былъ служивый въ рясъ, независимый отъ архіерея. Коллежскій асессоръ Ковалевъ у Гоголя требоваль, чтобъ его звали майоромъ. Коллежские совътники были довольны, если ихъ звали полковниками; действительныхъ статскихъ и доселе принято звать генералами. Всякая независимая отъ службы деятельность считалась развъ терпимою при незамътности и немедленно возбуждала опасеніе, какъ только чъмъ-либо явно обнаруживалась. На неслужившаго дворянина смотръли косо, и славянофилы заботили третье отдъленіе не менье какихъ-либо неблагонадежныхъ людей. Цензура вычеркивала «вольный духъ» въ поваренныхъ книгахъ. Тълесныя наказанія считались главнымъ орудіємъ дисциплины и основою общественнаго воспитанія. Отъ ученія требовали практической пригодности, наука была въ подозрѣніи. Съ 1848 г. преслѣдованіе независимости во вскуъ ен формахъ приняло мрачный характеръ» («Мих. Ник. Катковъ и его историческая заслуга». Н. А. Любимова. Стр. 182 и слъд.).

Что же удивительнаго, что при этихъ условіяхъ въковая умственная лінь наша усиливалась, и нравственный уровень общества, понижался постепенно? При безгласности общества, нри безконтрольности чиновниковъ, на полномъ просторъ, безгранично царилъ личный и семейный эгоизмъ, распространялся грубый произволъ; почти всюду исключительно дъйствовала корысть. Въ жизни отсутствовало высшее нравственное начало, которое могло бы поддержать и даже поднять нравственность: въ умахъ общественного большинства не было понятія объ обществъ, объ общественныхъ обязанностяхъ, въ сердцахъ недоставало общественныхъ чувствъ. Всякій заботился только о себъ и о своей семьъ, «тащилъ, — по выраженію Островскаго, — въ свою семью». Живая картина растявнія тогдашнихъ нравовъ наглядно представляется по такимъ яркимъ художественнымъ иллюстраціямъ, какъ «Ревизоръ», «Мертвыя души» Гоголя, «Свои люди-сочтемся», «Пучина», «Доходное мъсто», «Воспитанница» Островскаго, «Записки охотника» Тургенева... Въ этихъ и многихъ другихъ литературныхъ произведеніяхъ живо изображена вся жизнь дореформенной Россіи, съ ея деревней, увзднымъ городомъ, губернскимъ и столицей, и именно въ тъхъ рамкахъ, въ которыя заключила ее «система», и съ тъмъ характеромъ, который она придала ей.

Образованіе въ то время доступно было только высшимъ сословіямъ, и очень небольшое количество элементарныхъ школъ существовало для низшаго городского населенія. Русскіе университеты въ 40 годахъ, правда, значительно поднялись: въ нихъ появились молодые ученые, завершившіе свое образованіе за границей; нѣкоторые изъ нихъ отличались даровитостью и стояли на уровнѣ евронейской науки, и ихъ дѣятельность могла бы поднять умственный уровень общества, но она была окружена недовѣріемъ и стѣснена до послѣдней степени, въ особенности въ концѣ этого періода. При условіяхъ строгой опеки, ни литература русская ни наука не могли имѣть настоящаго развитія. Умственные интересы образованнаго меньшинства въ глазахъ малообразованнаго большинства общества казались праздною пустою забавою или даже опасными заблужденіямъ.

Цензура чѣмъ далѣе, тѣмъ становилась суровѣе. «Ревизоръ» былъ допущенъ къ представленію по настоянію самого императора, о напечатаніи «Мертвыхъ душъ» также хлопотали высокопоставленныя лица, но переизданіе 1-го тома «Мертвыхъ душъ» въ концѣ періода, при всѣхъ стараніяхъ, оказалось невозможнымъ. Каждое вѣдомство, чуть не каждая канцелярія съ конца 40-хъ годовъ имѣли свою собственную цензуру. Кромѣ общей, существовало еще 17 спеціальныхъ цензуръ.

Академикъ Кеппенъ напечаталъ статью о почтовыхъ сообщеніяхъ: управлявшій этимъ вѣдомствомъ, кн. Голицынъ, жаловался, куда слѣдуетъ, въ такихъ выраженіяхъ: «Это—попытка того либералчнаго духа Западной Европы, который стремится подвергать дѣйствія правительства контролю свободнаго книгопечатанія»... «Кеппенъ и теперь уже возглащаетъ въ той же статьѣ: «Наступаетъ и для насъ время развитія силъ народныхъ!»... Въ 1845 г. появилась въ печати статья о строившейся въ то время желѣзной дорогѣ. Статья была признана вполнѣ благонамѣренной, но, тѣмъ не менѣе, управляющимъ вѣдомства было испрошено Высочайшее повелѣніе, чтобы впредь пичего о дорогѣ не печаталось безъ его разрѣшенія. Печатаніе разборовъ театральныхъ пьесъ и игры актеровъ допускалось не ипаче, какъ съ разрѣшенія начальника 3 отдѣленія собственной Его Императорскаго Величества канцеляріи, такъ какъ актеры состоятъ на службѣ въ вѣдомствѣ Императорскаго Двора.

Система, дѣйствовавшая въ теченіе этого періода, имѣла претензію называть себя народною. Въ офиціальныхъ сферахъ господствовало такое представленіе: Россія—совершенно особое государство, непохожее ни на одно изъ западныхъ, и русскій народъ — тоже особый народъ, поэтому русскій народный и государственный строй жизни долженъ имѣть основныя отличія отъ европейскаго. Россія должна быть совершенно чужда требованій и стремленій европейской жизни. Всѣ тѣ свободныя учрежденія и улучшенія общественной жизни, которыми гордится Европа, — результатъ французскаго вольнодумства, революціи и не иное что, какъ опасныя заблужденія. Правда, революціонное движеніе укрощено въ Европѣ, но оно оставило свои вредные слѣды. Въ Россіи не было подобныхъ заблужденій: она сохраные слѣды. Въ Россіи не было подобныхъ заблужденій: она сохраные слѣды.

нила неизмънными свои въковыя преданія, сохранила во всей чистотъ свои религіозныя върованія, заимствованныя изъ Византіи, въ которой върно сбереглись во всей неприкосновенности преданія христіанской Церкви. Россія отличается своими патріархальными добродітелями, которыхъ не имъють народы Запада. Нашъ быть вполнъ отвъчаеть нашимъ нравамъ, патріархальнымъ, но чистымъ, и положеніе нашего кръпостного крестьянина гораздо лучше западнаго рабочаго: о русскомъ крестьянинъ заботится помъщикъ. Высшія учрежденія у насъ пекутся о томъ, чтобы наука, въ которой Европа, конечно, насъ опередила, не приносила вреда, а только пользу. Цензура, слъдящая за привозимыми къ намъ иностранными сочиненіями и своими русскими, стремится именно къ тому, чтобы не допускать вредныхъ и опасныхъ умствованій, которыя нарушають общественное спокойствіе и грозять государственному строю разрушениемъ. Въ силу всего этого въ Россіи наилучшій порядокъ вещей: она процвътаетъ, наслаждаясь внутреннимъ спокойствіемъ; она сильна, никого не боится. Есть, разумъется, и въ ней злоупотребленія, но они происходять не отъ дурныхъ учрежденій или законовъ, а отъ людскихъ пороковъ. Въ прошломъ Россіи была крупная ошибка, какъ и Карамзинъ это находиль, реформа Петра I, которая заставила насъ заимствовать оть Европы многія ея заблужденія; но настоящая система исправляетъ эту погръшность, ставя Россію на путь истинныхъ народныхъ началъ. Россія чужда теперь какихъ-либо заимствованій, какой-либо подражательности: она національна, самобытна. Графъ Бенкендорфъ въ 30-хъ гг. говорилъ: «Прошедшее Россіи прекрасно, настоящее ея болье, чымь великольно, что касается будущаго, то оно выше всего, что можеть себь представить самое пылкое воображение».

Эту систему весьма мѣтко и справедливо назвалъ историкъ литературы акад. Пыпинъ «системой офиціальной народности». Главный вредъ системы заключался въ томъ, что она не хотѣла признать законности развитія народной и государственной жизни, законности движенія и, стремясь удерживать въ бездѣйствіи народныя силы, осуждала ихъ на мертвую неподвижность. Конечно, не все европейское хорошо, какъ извѣстно, и не все полезно, но нельзя не признать, что вмѣстѣ съ европейскимъ знаніемъ и цивилизаціей пришло

много цѣннаго къ намъ изъ Европы, развивающаго, что совершенно измѣнило наши старыя понятія и заставило насъ стремиться къ дальнѣйшему усвоенію науки и къ улучшенію самыхъ формъ жизни. Система ничего этого не хотѣла знать, въ самовосхваленіи она доходила до послѣдней крайности, особенно въ лицѣ своихъ поклонниковъ литераторовъ.

Литераторы — панегиристы системы, прославляя ее, называя ее народною, обнаруживали, повидимому, необыкновенную любовь къ русскому народу, говорили объ его высокомъ предназначении, находили въ немъ добродътели, ему одному свойственныя, но, согласно системъ, не замъчали его тяжелаго положенія въ то время. Нъкоторые изъ нихъ доходили до полной вражды къ европейской цивилизаціи. Европа, по ихъ мнѣнію, находилась въ самомъ печальномъ состояніи, вслъдствіе умственныхъ заблужденій, — въ состояніи разложенія, и могла только завидовать намъ. Для насъ, говорили они, наступилъ періодъ полнаго самосознанія и самостоятельности. Мы должны теперь обратиться къ источникамъ своей народной жизни и черпать оттуда элементы собственнаго національнаго развитія.

Если припомнить политическіе взгляды Карамзина въ «Запискъ о древней и новой Россіи», то станетъ очевиднымъ, что основанія «системы офиціальной народности» были заложены еще въ предшествовавшій александровскій періодъ этимъ писателемъ и его послъдователями патріотами, какъ Шишковъ, Жуковскій и С. Глинка, но къ двумъ прежнимъ основаніямъ: православію и самодержавію, указаннымъ у Жуковскаго, прибавилось теперь третье — народность.

Въ тридцатильтній періодъ Николаевскаго царствованія двиствовали повые литераторы-патріоты, смънившіе Шишкова и С. Глинку, но они проводили уже извъстные намъ старые взгляды, употребляя на защиту ихъ иногда новыя только средства, заимствованныя изъ нъмецкой философіи. Петербургскіе журналы: «Библіотека для чтенія», «Стверная пчела», «Маякъ», и московскій журналь «Москвитянинъ» были главными проводниками идей «системы офиціальной народности». Наиболье типичный изъ нихъ по своимъ взглядамъ и отчасти напоминающій руссофильскій органъ С. Глинки—журналъ «Москвитянинъ», и потому съ нимъ слёдуетъ познакомиться.

Онъ основанъ Погодинымъ (проф. русской исторіи въ Московскомъ университеть) въ началь 40-хъ годовъ и быль органомъ такъ называемаго «русскаго направленія», не отличавшимся ни безпристрастіемъ ни серьезностью. Все русское восхвалялось въ немъ чрезмърно, все европейское унижалось, при чемъ употреблялись дътски-наивные, смъшные литературные пріемы. Основныя положенія журнала заклювъ следующемъ: Востокъ противополагался Западу, т.-е. Россія—Европъ. Востокъ держался кръпко основною добродътелью смиренномудріемъ, которое было совершенно чуждо кичливому Западу; оно приводило къ полному примиренію съ действительностью. Профессоръ Шевыревъ, другъ Погодина, въ 1842 году объявилъ на страницахъ «Москвитянина», что Западъ заживо сгнилъ и заражаеть Россію своимъ тлетворнымъ дыханіемъ. Россія представлялась благоденствующей страной порядка и спокойствія, Европа — бъдствующей отъ своеволія и буйства. Россіи, говорилось, нечего заимствовать у Запада, потому что мнимая цивилизація его ведеть только къ безбожію и революціямъ. Русская допетровская старина превозносилась, какъ хранительница высокихъ нравственныхъ идеаловъ, и русскій національный типъ представлялся украшеннымъ высокими, исключительно ему свойственными добродътелями. Русская народная жизнь, взятая въ ея цъломъ, и въ особенности тъ черты, которыя отличали ее отъ западно-европейской, представлялись въ самомъ выгодномъ свъть; идеализировалось даже кръпостное право въ видъ добродушнопатріархальных отношеній номъщика къ крестьянамъ. Редакторъ «Москвитянина» завель въ своемъ журналѣ особый отдълъ разсказовъ «О великодушій и безкорыстій русскаго человъка», наивно думая доказать такимъ способомъ несомнънность существованія этихъ качествъ. Его противники, западники, полемизировавшіе съ нимъ, говоря о негодности такого пріема доказательствъ, справедливо замѣчали. что съ одинаковымъ успъхомъ можно изъ разсказовъ объ отдъльныхъ случаяхъ составить отдёлъ «О корыстолюбіи русскаго народа». Народолюбіе Погодина доходило до невъроятныхъ, смъшныхъ крайностей: русскій человъкъ у него всегда и во всемъ быль выше европейца. вакой бы то ни было другой націн. Намецкій работника, напримача, оказывался никуда негоднымъ въ сравненіи съ русскимъ. «Противно, смотрѣть, —писалъ онъ изъ Эмса, —на здѣшнихъ рабочихъ: гдѣ-то встанутъ, гдѣ-то поднимутъ руки, гдѣ-то опустятъ ихъ. Что за вялость, безучастіе, скука на ихъ лицахъ. Ходятъ разваренные, примѣриваются, пробуютъ. То ли дѣло русскіе каменщики, плотники, печники, штукатуры, въ ихъ бѣлыхъ или синихъ рубашкахъ, подпоясанные, съ пѣснями и веселыми лицами. Работа именно кипитъ у нихъ, и всякое дѣло мастера боится».

Задача «Москвитянина» сводилась собственно къ тому, чтобъ убъдить русское общество въ ненужности какихъ бы то ни было перемѣнъ. Какъ прошлое, такъ и настоящее Россіи прекрасно. Въ прошломъ журналъ также находилъ въ реформъ Петра крупную ошибку, которую поправляетъ современная ему система. Нѣкоторыя неурядицы русской жизни объяснялись также исключительно людскими пороками, а все остальное въ Россіи было очень хорошо, и ее ожидало славное будущее. Мнѣнія журнала, какъ видно, совершенно совпадали со взглядами офиціальныхъ сферъ.

Эта патріотическая литература «ложновеличавой», по выраженію Тургенева, школы была поистинь литературой неподвижности, застоя. Но огромное общественное большинство того времени вполнъ удовлетворялось господствовавшими въ ней понятіями, и они прочно держались въ умахъ вплоть до севастопольскаго погрома, обнаружившаго ихъ полную несостоятельность. Въ общественной массъ были, конечно, люди съ умомъ и образованіемъ, которые могли чувствовать фальшь господствовавшаго тона, и, дъйствительно, чувствовали ее, но они представляли собой незначительное меньшинство, и условія тогдашней жизни вовсе не благопріятствовали какому бы то ни было протесту. Большинство же общества, нри ограниченности научныхъ знаній, при обычномъ равнодущій къ общимъ интересамъ п пассивности, которыя исторически вкоренились въ русскомъ человъкъ, привыкшемъ еще со временъ Котошихина думать только казенную думу, легко, твердо и съ удовольствіемь в'врило въ непреложность указаннаго міровоззрѣнія и не представляло себѣ даже возможности иныхъ взглядовъ, иного строя жизни. Оно върило, что живетъ въ лучшемъ изъ міровъ, что русскій народъ—народъ избранный, съ высокимъ предназначениемъ, и что Европъ остается только удивляться и завидовать намъ. Этотъ извращенный патріотизмъ, переходившій въ національное самомнѣніе, былъ гибеленъ именно тѣмъ, что не допускалъ ни малѣйшаго сомнѣнія въ истинности господствовавшихъ понятій ни малѣйшей критики существующаго строя. Всякая попытка въ этомъ родѣ толковалась, какъ желаніе нарушить общее благоденствіе, внести смуту въ умы, и даже—какъ измѣна отечеству.

Патріоты того времени находились въ полномъ ослѣпленіи. Вѣря въ чудесныя свойства русской души, въ высокое предназначеніе русскаго народа, находя окружающую дѣйствительность великолѣпною, они совсѣмъ не замѣчали своей малокультурности, совсѣмъ забывали о тяжеломъ положеніи закрѣпощеннаго народа; имъ и въ голову не приходило то простое соображеніе, что никакое національное превосходство не сваливается съ неба, не дается даромъ, а бываетъ всегда и вездѣ результатомъ продолжительной, упорной и притомъ общей культурной работы. Они не знали своего прошлаго и не понимали настоящаго; историческая точка зрѣнія совершенно отсутствовала. ІІ неудивительно: строго научныя изслѣдованія русской старины и изученія современной народной жизни тогда только что начинались. Понятіе о народности было смутнымъ понятіемъ даже для лучшихъ умовъ того времени.

Самый народъ представлялся чёмъ-то постояннымъ, неизмѣннымъ и понятія его—вѣковѣчными. На самомъ же дѣлѣ, національность не есть нѣчто неподвижное, она есть результатъ многовѣковой жизни при извѣстныхъ историческихъ условіяхъ и способна измѣняться, совершенствоваться подъ вліяніемъ вновь пріобрѣтенныхъ болѣе высокихъ понятій. Мы прослѣдили въ нашемъ «Введеніи» въ главныхъ чертахъ цѣлый рядъ чужихъ вліяній, измѣнившихъ кореннымъ образомъ народное міровоззрѣніе. Таково быле христіанство, представлявшее собою полную противоположность грубому язычеству, въ которомъ долго коснѣлъ русскій народъ; таковы были вліянія Запада, постепенно подтачивавшія прочно утвердившееся у насъ средне-вѣковое міросозерцаніе. Патріоты, упрекавшіе Петра въ томъ, что онъ поставилъ Россію на путь заимствованій и подражаній, забывали или не знали, что этимъ путемъ шли всѣ историческіе народы и что онъ не ведетъ къ утратѣ національной самобытности.

Но указанныя ошибки въ пониманіи историческаго хода русской жизни, при неудовлетворительномъ въ то время состояніи историческихъ знаній, вполні объяснимы. Гораздо менье понятнымъ для насъ представляется отношение тогдашняго общества къ своей современности: окружавшая его дъйствительность, кажется, слишкомъ мало давала поводовъ для ликованія и славословія. Общественная жизнь, понимаемая въ разумномъ смыслѣ слова, совершенно отсутствовала. Сила административной опеки надъ обществомъ и цензурный гнеть, особенно къ концу тридцатильтія, давали себя чувствовать настолько, чго отнимали возможность даже теоретической, спокойной, ученой дъятельности, дъятельности кабинетной, о какой-либо практической общественной дъятельности нечего было и думать: признавалась опасной и недопустимой даже общественная благотворительность. Мы напомнимь только несколько всемъ известныхъ фактовъ, иллюстрирующихъ положение общества въ ту эпоху. Известно, напримеръ, что профессору Грановскому рекомендовалось говорить о реформаціи съ католической точки зрвнія. Достаточно известна также исторія перевода книги Флетчера о Россіи XVI въка, повлекшаго за собой запрещеніе на много льть изданій почтеннаго ученаго «Общества исторіи и древностей» и удаленіе изъ Московскаго университета профессора Бодянскаго. Случай съ «Обществомъ посъщенія бъдныхъ», основаннымъ въ Петербургъ кн. Одоевскимъ, также очень характеренъ. Общество имъло на своемъ попеченіи 15 тысячъ устроило лічебницу, завело школу; оно находилось подъ покровительствомъ наследника цесаревича, членомъ его былъ великій князь Константинъ Николаевичъ. Но въ самую лучшую пору своей двятельности оно должно было прекратить свое существование, потому что возоудило какія-то опасенія.

Консервативная литература, однако, ликовала и славословила. Этоть тонь чувствовался вездѣ: и въ ученыхъ, историческихъ и филологическихъ сочиненіяхъ и въ беллетристикѣ.

«Представителемъ надугой патріогической драмы быль знаменитый Кукольникъ. Его ходульныя пьесы съ трескучими монологами, съ напыщеннымъ языкомъ, съ кинжаломъ и ядомъ, заслуживали одобренія офиціальныхъ сфэръ и пользовались огромпымъ успъхомъ у

публики въ 30 и 40 гг. Журналъ Полевого («Московскій Телеграфъ»), справедливо указавшій неестественность, дѣланность его драмы «Рука Всевышняго отечество спасла», былъ запрещенъ въ 1834 г. Публика удовлетворялась такими произведеніями, потому что они ей были по плечу. Самъ Кукольникъ думалъ о себѣ, какъ о геніальномъ представителѣ русскаго романтизма. Здѣсь не будетъ лишнимъ вспомить, что онъ своимъ докладомъ военному министру, графу Чернышеву о литературной дѣятельности М. Е. Салтыкова, содѣйствовалъ удаленію послѣдняго на службу въ Вятку въ 1848 году. Торжествующій офиціальный патріотизмъ проникалъ даже въ русскій водевиль, въ которомъ любили тогда выводить благовоспитанныхъ русскихъ «пейзанъ», чрезвычайно почтительно относившихся къ высшему сословію. Воть, напримѣръ, куплетъ, который поетъ крѣпостной русскій мужичокъ въ водевилѣ «Филатка и Мирошка», имѣвшемъ въ то время необыкновенный успѣхъ:

"Русскихъ знаетъ цёлый свётъ: Не съ руки намъ чванство,— Правду молвилъ я иль нётъ

(обращается къ публикъ).

Пусть рёшить дворянство".

Входившій въ то время въ моду русскій историческій романъ, во вкусі Вальтера Скотта, безъ всякаго, впрочемъ, историческаго колорита, съ романтическими эффектами, отличался сентиментальною слащавостью и стремился какъ можно больше представить русскихъ доблестей. Наибол'ве популярнымъ и сноснымъ писателемъ въ этомъ роді былъ Загоскинъ. Нравоописательные романы, им'ввшіе претензію на изображеніе современной жизни, совершенно не понимали и искажали ее. Романтическая риторика, вн'вшняя занимательность, отсутствіе жизненной правды и консервативная мораль, указывающая единственную причину зла въ людскихъ порокахъ, —вотъ отличительныя черты консервативной беллетристики того времени.

А патріоты смотрѣли на все окружающее, по выраженію Гоголя, «недумающими глазами» и обнаруживали нѣкоторые признаки духовной жизни только тогда, когда, по словамъ того же Гоголя, «слу-

чится что-нибудь, по ихъ мнѣнію, оскорбительное для отечества, появится какая-нибудь книга, въ которой скажется иногда горькая правда, и они выбѣгуть со всѣхъ угловъ, какъ пауки, увидѣвшіе, что запуталась въ паутинѣ муха, и подымутъ вдругъ крики: «Да хорошо ли это выводить на свѣтъ, провозглашать объ этомъ? Вѣдъ это все, что ни описано здѣсь, это все наше,—хорошо ли это? А что скажутъ о насъ иностранцы? Развѣ весело слышать дурное мнѣніе о себѣ? Думаютъ: это не больно? Думаютъ: развѣ мы не патріоты?»...

Теперь легко себъ представить, каково было положение той литературы, которая стояла по другую сторону, противъ консервативнонатріотической прессы и, следовательно, противъ господствующаго общественнаго мивнія. Эта литература продолжала прерванное въ 20-хъ годахъ прогрессивное движеніе, отстаивала истинные общественные интересы и изъ всъхъ силъ боролась противъ господствовавшихъ взглядовъ. Но здравая общественная мысль редко появлялась въ это время не въ сокращенномъ и не искаженномъ видъ. Среди всеобщаго ликованія трезвая критика съ трудомъ находила себъ мъсто и неръдко подвергалась жестокимъ преслъдованіямъ. Знаменитъйшіе писатели этой группы вышли изъ существовавшихъ въ то время кружковъ. Но прежде, чемъ перейти къ разсказу о кружкахъ, мы должны познакомиться хотя съ основными положеніями техъ философскихъ системъ, которыя составляли предметь ихъ увлеченія, познакомиться и съ другими европейскими вліяніями этого періода, отразившимися на нашемъ общественномъ развитіи. Тогда только намъ будеть ясно, чёмъ привлекала въ это время нашу молодежь евроцейская наука и литература, на какихъ основаніяхъ произошло дібленіе знаменитаго кружка Станкевича на двѣ партіи: славянофильскую и западническую. Мы увидимъ также, какой громадный шагь впередъ сдълала русская интеллигенція въ усвоеніи европейскаго знанія: это было уже не простое заимствованіе, не внъшнее подражаніе, а самостоятельная переработка научнаго матеріала, такъ много содійствовавшая дальнъйшему прогрессивному ходу русской жизни и литературы.

III.

## **Нъмецкая** идеалистическая философія и ея вліяніе на русское общество 30-хъ и 40-хъ гг.

Классическій періодъ нѣмецкой философіи открывается знаменитой системой Канта, которую самъ авторъ ея, а за нимъ и другіе нѣмецкіе философы называютъ критическою.

Господствующими направленіями философіи до Канта были: догматизмъ, раціонализмъ и эмпиризмъ. Догматическою системою Кантъ называлъ всякую философскую систему, построенную безъ предварительнаго изследованія познавательных в способностей человека. Философы-догматики не сомнъвались въ силахъ нашего ума и нашему познанію не полагали границъ. Названіе раціонализмъ собственно относится къ методу изследованія, которымъ пользовались философыметафизики докантовского періода, — къ методу дедуктивному, неправильно называвшемуся въ то время раціональнымъ. Раціонализмъ утверждаль, что разумь, врожденная духовная способность, есть источникъ всякаго знанія, и пренебрежительно относился къ опыту и наблюденію, признавая только апріорныя знанія (а priorі — полученное путемъ умозрительнымъ, изъ чистаго разума, до опыта; а posteriori—полученное изъ опыта, нослѣ опыта). Средне-вѣковая философія была догматична, раціоналистична и подчинена авторитету. Она разсуждала о предметахъ метафизическихъ, то-есть сверхчувственныхъ, какъ, напр., о Богъ, о душъ, о свободъ воли и т. п.; върила въ прирожденныя человъческому уму идеи и во множествъ ихъ изобрътала. Переломъ въ направлении мышления, характеризующий наступление новой философіи, состоить, главнымъ образомъ, въ опроверженіи раціонализма и стремленіи зам'тнить его наблюденіемъ и опытомъ (эмпиризмъ). Это стремленіе обнаружилось у англійскихъ философовъ: Бэкона, Локка, Юма. Но и старое раціоналистическое направление продолжается въ системъ Декарта и его послъдователей, однако со стремленіемъ освободить философію отъ всякаго авторитета. Англійскіе философы, благодаря прочно утвердившейся политической

свободъ въ ихъ странъ, могли ранъе другихъ послужить дълу освобожденія философской мысли отъ церковнаго авторитета и разныхъ предразсудковъ. Они выдвинули на первый планъ психологію изъ ряда другихъ философскихъ наукъ и впервые высказали недовъріе къ нашимъ мыслительнымъ способностямъ въ изследовании метафизическихъ предметовъ. Со временъ Бэкона распространяется благотворная мысль, что для движенія паукъ впередъ необходимо обратиться къ изученію силь природы, чтобы господствовать надъ нею. Зарожденіе философскаго критицизма ясно обнаруживается у Локка въ его «Опыть о человъкь», гдь онъ изследуеть происхождение, допредълы человъческаго стовърность и знанія. Англійская опытная психологія отвергла врожденность идей, при помощи которыхъ орудовала догматическая философія и которыя она представляла насажденными въ нашей душт сверхъестественною силою. Англійскіе философы - эмпирики просто и научно излагають процессъ образованія понятій: воспринятыя нами впечатленія отъ объектовъ, предметовъ внъшняго міра, оставляя въ насъ слъды этихъ объектовъ, образуютъ представленія о нихъ, — а эти послъднія по закону ассоціацій соединяются въ группы, дающія матеріалъ для нашихъ понятій. Такимъ образомъ всв понятія вырабатываются изъ опыта. Самыя простыя, элементарныя, служать для образованія сложныхь, высшихь. «Какъ весь Гомеръ написанъ 24 буквами, такъ и эти немногія, простыя идеи образують весь матеріаль нашего знанія».

Продолжая дѣло англійскихъ философовъ, Кантъ, находившійся подъ ихъ сильнымъ вліяніемъ, также обратился къ изслѣдованію нашей познавательной способности, къ изслѣдованію силъ нашего разума. Но его критицизму предшествовалъ критицизмъ англійскій и притомъ болѣе смѣлый и болѣе полный. Кантъ, слѣдовательно, не былъ основателемъ критическаго направленія, какъ это утверждаютъ нѣкоторые нѣмцы-философы, онъ только далъ ему имя. Если онъ и можетъ быть названъ первымъ критикомъ, то только по отношенію къ континентальнымъ философамъ: Декарту, Лейбницу и др. Занимаясь критикой познанія, Кантъ является до извѣстной степени раціоналистомъ. Юмъ признавалъ, что всѣ общія идеи, какъ, напр., пространства, времени, субстанціальности (субстанція — вещь, сущность),

единства, тождества, причинности и т. п., происходять изъ опыта, т.-е. изъ чувственныхъ воспріятій, переработанныхъ разумомъ, на основании его законовъ (законовъ ассоціаціи); Кантъ, напротивъ, указалъ, что однихъ законовъ ассоціаціи не достаточно, такъ какъ они не могуть насъ привести къ мысли о всеобщности и необходимости этихъ идей. И эмпирики и Кантъ одинаково признаютъ, слъдовательно, что однихъ чувствъ недостаточно для познанія и что должна еще присоединиться дъятельность ума, чтобы получилось истинное познаніе вещи. Но какая дъягельность ума? Философы - эмпирики говорять, что только обработка данныхъ опыта по законамъ ассоціаціи; въ нашемъ разумѣ, по ихъ мнвнію, нвть ничего, чего бы не было въ ощущеніяхъ. Кантъ утверждаеть, что нашъ умъ вносить единство въ ощущенія; понятія пространства и времени, по его мнѣнію, не могуть быть выведены изъ ощущеній; они суть апріорныя формы нашего созерцанія, обусловливающія нашь опыть. Категоріи Канта, т.-е. чистыя илеи елинства, множества, всеобщности, возможности. дъйствительности, отрицанія, ограниченія, субстанціальности, причинности и т. д. (числомъ 12), являются также апріорными. Этимъ онъ солижается съ раціоналистами, признававшими, что основныя идеи нашего познанія прирождены намъ.

Задаваясь вопросами: что мы можемъ познать и чего не можемъ, Каптъ вмъсть съ англійскими философами находитъ, что наша познавательная способность дъйствуетъ только въ предълахъ опыта, и что даже и здъсь мы познаемъ не самые предметы (ноумены), какъ они есть въ дъйствительности, а только ихъ явленія (феномены), т.-е. знаемъ ихъ такими, какими они являются нашимъ чувствамъ. Вещь сама въ себъ, сущность вещи, ея абсолютное значеніе намъ недоступно.

Но Кантъ не отрицалъ реальности предметовъ и достовърности чувственнаго опыта. Міръ явленій, по его митнію, не индивидуаленъ, но необходимъ для всякаго человъка, — онъ феноменъ человъчества.

Такимъ образомъ, внеся извъстную стройность въ духовную жизнь человъка и указавъ границы нашего познанія, Кантъ отвелъ слишкомъ скромную роль внъшнему міру въ процесст нашего мышленія:

онъ служить у него только побужденіемъ къ работь разума, который вносить въ ощущенія свои апріорныя идеи. Ощущенія являются только толчкомъ, приводящимъ въ движеніе этотъ сложный механизмъ кантовскихъ категорій и формъ созерцанія. Это дало возможность, какъ увидимъ, послъдователю Канта, философу Фихте, совершенно обезцънить дъйствительный міръ.

Вопросъ о томъ, въ чемъ заключается работа нашего ума, при нознаніи предметовъ и явленій внішняго міра, и откуда происходить его объединяющая сила, прекрасно разъясненъ Спенсеромъ съ помощью эволюціоннаго метода. Разсматривая чрезвычайно богатую и сложную духовную жизнь современнаго человъка, какъ продуктъ безконечно долгой эволюціи, онъ справедливо находить, что разумъ, дъйствительно, вносить нѣчто такое въ наши ощущенія, чего въ нихъ нътъ; но эти объединяющие ощущения элементы въ нашемъ разумъ только кажутся апріорными для насъ, а въ дъйствительности произопіли изъ опыта: они — результатъ ощущеній безчисленнаго множества предшествовавшихъ намъ нокольній, трудившихся надъ ихъ обработкою и передавшихъ намъ эту способность разума въ усовершенствованномъ видъ. Эта сравнительно недавно развившаяся способность разума повела къ огромнымъ завоеваніямъ въ области знанія. Не надо забывать, что мы начали съ небольшого количества простыхъ и смутныхъ понятій дикаря и пришли къ многочисленнымъ, сложнымъ и яснымъ истинамъ, которыми руководимся въ настоящее время.

Отказавшись разсуждать о сверхчувственныхъ предметахъ съ точки «зрѣнія» чистаго разума, Кантъ, однако, обращается къ этимъ метафизическимъ вопросамъ въ другой части своей системы, въ «Критикъ практическаго разума». Мы не только испытываемъ окружающій насъ міръ явленій, разсуждаетъ онъ въ этой второй части, но и дъйствуемъ въ этомъ міръ, и если мы не можемъ познать вещи въ себѣ, нашимъ спекулятивнымъ разумомъ, то для того, чтобы имѣтъ возможность дъйствовать нравственно, мы можемъ и должны требовать (постулировать) эти вещи въ себѣ—нашу свободу, Бога, загробную жизнь. Истинно и необходимо не только то, что является условіемъ опыта, но и то, что есть условіе нравственности. Такимъ обра-

зомъ мы видимъ, что «Критика практическаго разума» построена на другихъ началахъ.

Справедливо говорять, что, противодъйствуя догматической философіи, онъ самъ отчасти догматикъ и не только въ ученіи о нравственности, гдѣ онъ вынужденъ былъ выйти изъ предѣловъ опытнаго знанія, но и въ теоріи познанія, въ самомъ началѣ которой онъ не задавался вопросомъ, возможно ли самое познаніе, а прямо призналъ его возможнымъ. Сдѣлавъ важный серьезный шагъ къ настоящей строгой наукѣ своимъ изслѣдованіемъ предѣловъ нашего познанія, Кантъ, однако, самъ не могъ удержаться въ этихъ предѣлахъ и далъ возможность своимъ послѣдователямъ отступить отъ нихъ еще дальше. Онъ самъ въ извѣстной степени догматикъ и раціоналистъ.

Но талантъ Канта былъ такъ силенъ, что, несмотря на ложность метода въ его работахъ, далъ много цѣнныхъ опредѣленій, анализовъ. Его ученіе о нравственности всѣми справедливо ставится очень высоко. Его система, взятая въ цѣломъ, поглотила въ себя предшествовавшія направленія: она въ исторіи нѣмецкой философіи играла въ то время первенствующую роль.

Но слъдующіе за Кантомъ крупнъйшіе нъмецкіе философы, Фихте старшій, Шеллингъ и Гегель, повернули круто отъ критическаго къ существовавшему до Канта метафизическому направленію, въ особенности способствовало начавшееся увлечение учениемъ Спинозы. Вышеуказанные философы усиленно изучали Спинозу, и въ ихъ системахъ замътна попытка примирить Канта, и Спинозу. Мысль Спинозы состоить въ следующемъ: существование множества разнообразныхъ вещей, матеріальныхъ и сознательныхъ, если проникнуть глубже въ ихъ сущность, оказывается болье или менье иллюзіей: въ строгомъ смыслъ существуеть только одна вещь, одна Божественная Субстанція; конечныя вещи только видонзм'вненія (модификаціи) этой субстанціи и только кажутся вещами, потому что модификаціи какой-нибудь вещи не могуть быть названы вещами. Этоть абсолютный божественный принципъ, развивающійся въ конечныхъ вещахъ, мы встрътимъ и въ системахъ Фихте, Шеллинга и Гегеля, только онъ будетъ выраженъ иными словами: у Фихте-абсолютный субъекть, у Шеллинга - абсолютное тождество, у Тегеля - абсолютная идея. Мы найдемъ у нихъ такой же *пантензмъ*, какъ и у Спинозы, т.-е. ученіе, что все—Богъ, и Богъ—все.

Фихте вмѣстѣ съ Кантомъ признавалъ, что наши знанія субъективны, но при этомъ отрицалъ реальность предметовъ, существованіе матеріи и сводилъ весь міръ явленій къ нашимъ ощущеніямъ, а эти послѣднія выводилъ не изъ дѣятельности конечнаго субъекта, а считалъ ихъ результатомъ дѣятельности абсолютнаго «я». Намъ нѣтъ надобности входить въ подробности трудной и неясной системы Фихте. Самъ Кантъ говоритъ, напримѣръ, что его абсолютное «я» напоминаетъ привидѣніе: кажется, вотъ-вотъ схватилъ его,— и чувствуешь только схватывающую руку. Скажемъ только, что Фихте, признавая внѣшнія явленія созданіемъ человѣческаго духа, совершенно обезцѣниваетъ дѣйствительность и превращаетъ ее въ какой-то призракъ. Его философію называютъ субъективнымъ идеализмомъ.

Система Шеллинга родственна системъ Фихте. Но Шеллингъ расходится съ нимъ во взглядахъ на природу. «Фихте, — говоритъ онъ, -- не призналъ достоинства ея». Шеллингъ стремится одухотворить ее: она лъстница, по которой духъ поднимается къ самому себъ. Она сама въ себъ имъетъ нъчто духовное; она неразвитой, дремлющій интеллектъ. Основное положение системы носящей названіе системы тождества, заключается въ следующемъ: основа природы и духа, абсолютное есть идентитеть (тождество, безразличіе) реальнаго и идеальнаго. Иначе сказать, это абсолютное ни духъ ни тъло, а третье, являющееся въ связи этихъ двухъформъ. Если идти отъ субъекта, выводя него бытіе, изъ объектъ, міръ, получается философія духа, занимающаяся вопросамы умственныхъ, нравственныхъ и художественныхъ явленій; но возможенъ и иной путь — отъ природы, объекта, возводя его къ духу, субъекту. — Этимъ путемъ создается философія природы (натурфилософія), разсматривающая значеніе каждой ступени природы для идсальнаго смысла цёлаго, т.-е. она не останавливается на явленіи съ цёльюобъясненія его причинъ, а видитъ въ немъ средство для осуществленія высшей цёли природы, взятой въ цёломъ. Она спрашиваетъ. кажое значеніе имфеть для цфлаго природы химическій процессь, электричество, магнетизмъ и т. д.

Но въ современномъ естествознаніи такой вопросъ считается празднымъ вопросомъ. Еще Гёте, этотъ геніальный поэтъ и серьезный натуралистъ, справедливо замѣтилъ, что гордый вопросъ: зачѣмъ, для чего? совершенно не наученъ, что человѣчество уйдетъ гораздо дальше, спрашивая: какъ? Современная намъ наука о природѣ изучаетъ отношенія вещей, пхъ формы, ихъ развитіе, а безусловное значеніе вещей признаетъ недоступнымъ нашему пониманію и смиренно относитъ къ области непознаваемаго. Мы увидимъ нѣсколько позже, какъ точка зрѣнія цѣлесообразности (телеологическая) примѣнялась русскими шеллингіанцами въ наукѣ, напримѣръ, въ русской исторіп, и что изъ этого выходило.

Теорія Шеллинга отличается необыкновенной силой фантазіи: она больше поэзія, чёмъ философія. Но потому-то наши романтики 20-хъ и 30-хъ годовъ такъ сильно и увлекались ею; ни Кантъ ни Фихте не производили на нихъ такого впечатлёнія. Та часть системы, которая носить названіе натурфилософіи, особенно охотно усвоивалась ими. Что же касается славянофиловъ, то они положили въ основаніе своей теоріп идеи, высказанныя Шеллингомъ въ сочиненіяхъ мистико-теософическаго характера, относящихся къ послёднему періоду его дёятельности.

Природа у Шеллинга является троякою: организованною, неорганическою и всеобщеорганизующею или творящею (какъ у Спинозы). Творческое стремленіе природы! неисчерпаемо. Первыя двѣ являются природою творимою и происходять изъ третьей. Природа въ цѣломъ представляеть связное развитіе; органическое первоначальнѣе неорганическаго; на мертвое надо смотрѣть, какъ на продуктъ угасшей жизни. Человѣкъ есть центръ въ царствѣ растительномъ и животномъ; въ пемъ, какъ къ наивысшемъ твореніи, творящая природа преобладаеть, стремится къ сознанію, воспринимаеть себя. Съ появленіемъ человѣка природа творить уже чрезъ посредство человѣческаго духа, но это уже духовные продукты. Надѣливъ его фантазіей, способностями къ поэтическо-художественной дѣятельности, она какъ бы раскрываетъ передъ нимъ всѣ тайны своего безсознательнаго творческаго процесса. Мы не станемъ входить въ подробности его катурфилософін: она, повторяемъ, преисполнена фантазіи. Но Шеллингъ

ставиль ее выше экспериментальной науки и даже утверждаль, что физика была испорчена Бойлемъ (натуралистъ XVII вѣка; нѣкоторые взгляды его подтверждены новѣйшей наукой) и Ньютономъ, такъ какъ они выходятъ въ своихъ изслѣдованіяхъ изъ опыта, а не изъ какогонибудь единаго философскаго принципа. Фридр. Альбертъ Ланге, отмѣчая взгляды философовъ, подобныхъ Шеллингу, говорилъ, что, по ихъ мнѣнію, Фарадей не имѣлъ настоящаго знанія объ электричествѣ, а Гельмгольцъ—въ оптикѣ и акустикѣ... Алоизъ Риль, говоря о нѣмецкихъ философахъ-идеалистахъ, поставившихъ на мѣсто изслѣдованія и критики чистое умозрѣніе, замѣчаетъ, что ихъ системы представляютъ собою съ чисто научной точки зрѣнія не прогрессъ, а скорѣе остановку въ развитіи философіи.

Мы перейдемъ теперь къ взглядамъ Шеллинга на искусство, которые ревностно усвоялись нашими шеллингіанцами. Въ своихъ художественныхъ произведеніяхъ человъкъ, по его мнѣнію, повторяетъ дъятельность природы: міръ искусства основывается на тъхъ же единыхъ непремънныхъ законахъ, которыми управляется и міръ вещественный. Искусство представлялось совмъщающимъ въ себъ все человъческое знаніе, міровоззръніе истиннаго художника — полнымъ и всеобъемлющимъ. Отсюда у шеллингіанцевъ поэть возвышался настолько надъ обыкновенными людьми, что представлялся жрецомъ, а его творчество — священнодъйствіемъ. Эти взгляды обосновывали и поддерживали распространенный еще раньше культь геніальной личности (въ неріодъ бурныхъ стремленій въ Германіи XVIII въка); необыкновенная высота положенія поэта давала ему основаніе выдёлять себя изъ сферы человёческой и съ гордымъ презрѣніемъ смотрѣть на толпу. Старыя традиціи живучи: поклоненіе артисту до сихъ поръ еще держится въ нашемъ обществъ. Такимъ образомъ художественная дъятельность ставилась выше всякой другой. Эстетическая способность казалась нашимъ и нъмецкимъ романтикамъ какимъ-то особымъ средствомъ познанія, не всёмъ доступнымъ. Процессомъ художественнымъ, по ихъ мнѣнію, достигается самое совершенное познаніе. «Вникните, — говорить шеллингіанецъ князь В. Ф. Одоевскій, — въ поэзію величайшихъ поэтовъ, какъ Гомеръ, Дантъ, Шекспиръ... не видимъ ли во всякомъ ихъ стихъ,

что они глубоко изучили природу, что они проникли въ міръ дѣйствительный до самой сокровеннѣйшей его глубины, что они въ немъ все замѣтили — отъ Бога до червя».

Намъ станутъ теперь понятны взгляды старой эстетической школы на поэта, какъ на человъка, одареннаго сверхъестественными способностями, и на поэзію, какъ на божественное откровеніе.

Но читателю можеть прійти въ голову следующій вопросъ: какимъ образомъ крайнія увлеченія старыхъ эстетиковъ романтической школы и поэтовъ-романтиковъ могли коснуться спокойно мыслящаго философа? На это отвътить нетрудно: отъ увлеченій своего времени несвободенъ и философъ. Справедливо говорять, что «мыслить весь человъкъ, а не одинъ разумъ. Общее настроение эпохи, народный характеръ, индивидуальныя черты мыслителя, воля, фантазія въ философіи имъютъ неизмъримо большее значеніе, чъмъ въ какой бы то ни было другой наукъ; и ноэтому ни въ какой другой наукъ нътъ такихъ поучительныхъ заблужденій. Философскія міровозэрвнія, какъ цвъты, вырастаютъ на почвъ общаго настроенія человъчества въ извъстныя эпохи». Не даромъ излагаемыя нами системы называютъ романтическими: даже Кантъ, къ которому совстмъ не пристало имя романтика, — настолько онъ сухъ, — не избъжалъ вліянія времени. Руссо, котораго онъ съ увлеченіемъ читалъ въ молодости, замѣтно подъйствовалъ на него: порывы высоко благороднаго нравственнаго чувства, которые сквозять на многихъ страницахъ «Критики практическаго разума», обнаруживають несомнънное вліяніе великаго женевца.

Если систему Шеллинга, у котораго природа является субъектомъ, искусство—конечнымъ пунктомъ развитія, называють физическимъ и эстетическимъ идеализмомъ, то система Гегеля представляеть собою идеализмъ логическій. Его философія—логизированіе міра.

Высшимъ понятіемъ системы Гегеля, понятіемъ, безотносительнымъ, безусловнымъ, независимымъ, обнимающимъ собою всѣ другія, такъ называемымъ въ философіи абсолютомъ, является міровая идея, міровой разумъ. Это въ сущности та же божественная субстанція Спинозы. Все существующее есть выраженіе идеи. Всѣ вещи—не что иное, какъ модификація одной и той же вещи—міровой изел.

существуетъ прежде всего. Она осуществляетъ себя, снисходя до безсознательной природы, подымаясь и оживая въ человъческомъ самосознаніи. Она развивается и совершенствуется въ жизни человъческаго общества: въ его учрежденіяхъ, религіи, искусствъ, наукъ; сдълавшись совершеннъе, богаче, она достигаетъ большей обсолютности и возвращается въ себя, но не становится вполнъ абсолютной. Эта эволюція идеи представляется, такимъ образомъ, въчной, безконечной.

Высочайшій результать развитія идеи — философія. Вст отрасли знанія, религія, искусства—только подготовительныя къ ней ступени. Она одна достигаєть того, къ чему тщетно стремились они. Гервинусь справедливо говорить, что система Гегеля объщала людямъ дать все: истинное искусство, науку, истинную церковь, истинное государство. Слъцые поклонники Гегеля, энтузіасты его системы, серьезно тревожились за абсолютную идею, которая, достигнувъ наивысочайшей вершины въ философіи Гегеля, находится въ тяжеломъ педоумъніи: выше идти уже нельзя. Развитіе философской мысли имъ представлялось вполнть законченнымъ, оставалось только показать его историческій ходъ.

Такъ какъ всякая вещь, по Гегелю, есть выражение идеи, то дъло философіи опредёлить ее, показать цёль и мёсто въ мірё и системе науки, ея цанность. Опять мы встрачаемся съ вопросами: зачамъ, для чего, съ телеологическимъ нріемомъ. Опить вмѣсто причиннаго пониманія получается идеальное объясненіе явленія. Такъ какъ міръ развитіе мышленія, то философія должна раскрыть этоть процессъ, она является, такимъ образомъ, ученіемъ о развитіи. Бытіе и мышленіе, реальное и идеальное, въ системъ Гегеля являются тождественными, и потому она также называется системою идентитета. Въ этомъ заключается сходство ея съ системою Шеллинга, но у последняго реальное и идеальное являются равноправными, объединяясь въ высшемъ понятіи безразличія. Гегель возобновляеть фихтевское подчинение реальнаго идеальному, но не раздъляеть съ Фихте его презрѣнія къ природѣ: она у него та же идея, только ся бытіе иное. Гегелевская природа только ступень къ абсолютной идеъ. Эта идел, какъ мы уже сказали, существуетъ спачала, какъ доміровой разумъ, потомъ — какъ природа, п, наконецъ, — какъ живой духъ. Следовательно, гегелевская система тождества отличается отъ шеллинговой тымь, что подчиняеть природу духу, и абсолютомъ ставить не безразличіе реальнаго и идеальнаго, а само идеальное; его абсолють — царство иден. Его система представляеть синтезь системъ Фихте и Шеллинга: она соединяеть въ себъ фихтевское предпочтеніе философіи духа передъ философіей природы, его логическую строгость съ тъмъ широкимъ интересомъ къ индивидуальности, къ природь, который замьтень у Шеллинга. Идея развитія проведена у Гегеля строже, послъдовательнъе, чъмъ у Фихте и Шеллинга. Старая идея Гераклита (за У слишкомъ въковъ до Р. Х.) о измънчивости жизни и о живой постоянно-разрушающей и созидающей природъ нашла въ Гегелъ талантливаго поклонника и распространителя. Вся окружающая действительность представлялась ему не иначе, какъ въ процесст развитія; побудительную силу къ развитію онъ видёль въ противоръчіи. Противоръчіе, по его мнънію, не безусловно алогично, но является побужденіемъ къ дальнъйшему мышленію. Его надо не уничтожать, а «снимать», какъ онъ выражался. Это должно происходить такимъ образомъ: противорвчащія другъ другу понятія мыслятся въ третьемъ высшемъ и болъе широкомъ и такимъ образомъ уже представляются моментами этого последняго, переставая противоречить другъ другу. Но является другая противоположность, которую тоже надо преодольть и т. д. Только благодаря такой діалектикъ понятій, по мнѣнію Гегеля, философія совершенно соотвѣтствуеть живой действительности. Міръ и его основа — развитіе, поэтому его можно познать черезъ развитіе понятій. Діалектическій методъ Гегеля состоить въ следующемъ: отъ положенія нужно перейти къ противоположенію и отъ последняго къ соединенію (теза, антитеза и синтезъ). Напр., теза — идея, антитеза — природа и синтезъ — духъ; субъективный духъ, или индивидуумъ, объективный духъ, или общество, и абсолютный духъ, или геній человъчества. Гегель сдълалъ попытку начертить весь циклъ чистыхъ понятій, расположивъ ихъ ступенями по своему методу. И это былъ громадный трудъ, хотя и неудачный. Отношенія между понятіями слишкомъ разнообразны и сложны, чтобы ихъ можно было успъшно уложить въ рамки его діалектическаго метода. Гегель въ эту лъстницу идей думалъ помъстить все существующее, такъ какъ дъйствительный міръ, по его мнѣнію, совпадаеть съ міромъ мыслимыхъ идей. Признавая, что законы развитія того и другого одни и тѣ же, онъ вывелъ знаменитое положеніе: «что разумно, то дійствительно; что дійствительно, то разумно». Здёсь выражается мыслъ о тождествё духа и міра, идеальнаго и реальнаго, и вторая половина этой формулы вовсе не утверждаеть, что всякій факть есть созданіе разумной идеи. Дъйствительное и существующее у него не одно и то же: «Дъйствительность, говорить онъ, —выше существующаго». Значить не все существующее онъ считалъ дъйствительнымъ. Но эта неясность выраженія или дурная формулировка и, можетъ-быть, какъ допускаетъ Герценъ, намъренная, повела къ двоякому толкованію: одни видъли въ ней оправданіе всякаго существующаго зла, всякой несправедливости, — оправданіе неподвижности, умственнаго застоя; другіе же понимали иначе: они подъ разумную действительность подводили только такіе факты, которые созданы разумной идеей. Такимъ образомъдля однихъ философія Гегеля въ практическомъ примъненіи стала реакціонной; для другихъ-дала основание дъятельности прогрессивной. Впрочемъ, сначала въ Германіи ученики Гегеля раздѣлились на правую и лѣвую партіи, главнымъ образомъ, по разногласію въ вопросахъ религіозныхъ, и только послъ 1848 года на первый планъ выступили вопросы соціально-политическіе.

Но при всѣхъ заблужденіяхъ, при всей своей фантастичности и отвлеченности имѣвшія у насъ огромное вліяніе системы Шеллинга и Гегеля были и полезны во многихъ отношеніяхъ: онѣ давали цѣльное монистическое воззрѣніе на міръ и идею закономѣрнаго развитія, оправдываемыя современною наукою; съ помощью ихъ вырабатывались необходимыя для нашего молодого общества нравственныя, художественныя и общественно-политическія понятія.

Система Шеллинга, возбуждая вниманіе къ природь, неизбъжно наталкивала на занятія естественными науками. Тотъ же князь В. Ф. Одоевскій разсказываеть, что сначала они, т.-е. русскіе шеллингіанцы, смотръли свысока на физиковъ и химиковъ, которые имъли дъло съ грубой матеріей, а потомъ занятія анатоміей, считавшіяся необходи-

мыми для натурфилософа, привели къ физіологіи, изученіе которой оказалось невозможнымъ безъ физики и химіи. Такимъ образомъ гордые метафизики принуждены были обзавестись колбами и ретортами и погрузиться въ изучение грубой матеріи. Мысль Шеллинга о единствъ природы, всъ ступени которой, по его теоріи, суть пункты остановокъ одной и той же развивающейся въ нихъ основной силы, имъетъ родство съ дарвинизмомъ и произвела свое благотворное дъйствіе на нашу образованную молодежь: въ сочиненіяхъ князя Одоевскаго задолго до появленія теоріи Дарвина мелькаеть эволюціонная идея. Весьма въроятно, что мысль о развитіи природы по ступенямъ отразилась и во взглядахъ нашихъ идеалистовъ на моральный прогрессъ человъчества, въ который они твердо върили. Эта въра спасала отъ крайняго пессимизма, хотя въ ихъ тяжелое время возможно было прійти къ самымъ безограднымъ выводамъ. Они говорили обществу, погруженному въ мелкіе эгоистическіе расчеты, низменные интересы и пошлость, что существують для человъка вопросы высшаго порядка.

Гегель привлекалъ молодежь къ изученію исторіи. Всемірная исторія теперь перестаеть казаться безсмысленнымъ смѣшеніемъ случайныхъ фактовъ. Но Гегелю, она представляется законосообразнымъ процессомъ развитія челов'вчества, совершающимся безъ остановокъ и безъ конца. Заканчивая свои чтенія по исторіи философіи, онъ говоритъ: «Много времени должно было пройти прежде, чъмъ могла возникнуть современная философія... То, что мы быстро обозрѣваемъ въ воспоминаніи, медленно совершалось въ дъйствительности. Тъмъ не менъе всемірный духъ никогда не стоитъ на одномъ мъсть. Онъ постоянно идеть впередъ, потому что въ этомъ движеніи впередъ и состоитъ его природа. Иногда кажется, что онъ останавливается, что онъ утрачиваетъ свое въчное стремленіе къ самопознанію. Но это только такъ кажется. На самомъ дълъ въ немъ совершается тогда глубокая внутренняя работа, незамётная до тёхъ поръ, пока не обнаружатся достигнутые ею результаты, пока не разлетится въ прахъ кора устарълыхъ взглядовъ, и самъ онъ, вновь помолодъвшій, не двинется впередъ семимильными шагами. Гамлеть восклицаеть, обращаясь къ духу своего отца: «Кротъ, ты хорошо роешь!» То же можно сказать и о всемірномъ духѣ: онъ хорошо роеть. Въ университетскихъ лекціяхъ своихъ Гегель выражается еще сильнѣе въ томъ же прогрессивномъ духѣ. «Герои,—говорить онъ,—создавая своею дѣятельностью новый міръ, приходятъ въ противорѣчіе со старымъ порядкомъ и разрушають его: они являются нарушителями существующихъ законовъ. Поэтому они гибнутъ, но гибнутъ, какъ отдѣльныя лица; ихъ наказаніе не уничтожаетъ представляемаго ими принципа... принципъ торжествуетъ впослѣдствіи, хотя бы и въ другой формѣ». Герценъ былъ правъ, когда, познакомившись со взглядами Гегеля, сказалъ, что его система — «алгебра революціи». Послѣ 48 года вліяніе его системы сказывается въ области вопросовъ соціально-политическихъ. К. Марксъ и Ф. Лассаль были проникнуты гегеліанскими идеями. Гегеліанское понятіе о міровомъ процессѣ и развитіи также подготовляло успѣхъ дарвинизма.

Важное значение эволюціонной идеи, усвоенной нами изъ нъмецкой философіи, заключается, наконецъ, и въ томъ, что она представляла полную противоположность тому состоянію неподвижности, застоя, къ которому приводила офиціальная система нашу общественную жизнь и мысль. Философскія занятія заставляли неизбъжно задумываться надъ своимъ положеніемъ, будили сознаніе, заставляли каждаго мыслящаго человъка отдавать себъ отчеть въ томъ, что происходить вокругь, и въ своихъ собственныхъ действіяхъ. «Діалектика Гегеля, -- по словамъ Герцена, -- страшный таранъ; она, несмотря на свое двуличіе, на прусско-протестантскую кокарду, улетучивала все существующее и распускала все, мѣшающее разуму». Она, дѣйствительно, окрыляла мысль и укрѣпляла вѣру въ силу человѣческаго разума, который у поклопниковъ офиціальной системы назывался «лжеименнымъ», да и у славянофиловъ, какъ увидимъ, цѣнился мало. Она уничтожала всякую мистику и вела тъхъ гегеліанцевъ, которые не останавливались въ своемъ развитіи, къ лѣвому гегеліанству.

Благотворные результаты философской работы тъснаго кружка, освободительное вліяніе философскихъ идей черезъ Бакунина, Бълинскаго, Герцена, Грановскаго, Тургенева и др. гегеліанцевъ передавались въ болье широкіе круги общества. Тургеневъ превосходно изобразиль ихъ дъйствіе на молодежь въ своихъ романахъ: въ Рудинъ—

гегеліанство правовърное, въ Базаровъ — лъвое, хотя послъднее, по извъстнымъ причинамъ, изображено у него и неполно. Лъвое гегеліанство, правда, слабо, но все-таки отразилось и въ нашей журналистикъ. Время Фейербаха, по словамъ Герцена, — время «der kritischen Kritik». Все это съ 30-хъ годовъ незамътно, постепенно подготовляло эпоху великихъ реформъ и служитъ пеопровержимымъ доказательствомъ, что слъпыя реакціонныя силы, дъйствовавшія въ этотъ періодъ на полномъ просторъ, все-таки не смогли задушить общественную мысль и остановить общественное развитіе.

## IV.

## Вліяніе западно - европейской поэзіи и утопическаго соціализма.

Говоря о своей родной, датской литературт по отношению къ большимъ литературамъ Запада, Георгъ Брандесъ уподобляеть ее небольшой часовив въ большой церкви: «Въ ней есть свой алтарь, но главный алтарь находится въ большой церкви, а не у нея». «Нашему маленькому и отдаленно лежащему отечеству, -- говоритъ онъ, -- предназначено было судьбою не брать на себя иниціативы ни въ одномъ изъ великихъ европейскихъ событій. Не мы дали толчокъ великимъ иеремънамъ, мы только претерпъли, если мы вообще поддались ихъ вліянію. Напр., иден реформаціи мы почерпнули изъ Германіи, иден революціи — изъ Францін. Такимъ образомъ случается иногда, что одно изъ большихъ европейскихъ движеній затрогиваеть насъ, другое — нътъ. Одна изъ поставленныхъ задачъ глубоко интересуетъ насъ, другая-ивтъ. А иногда случается, что мы, не принимая участія въ дъйствіи, широкія волны котораго достигають нашихъ несчаныхъ береговъ только посяб того, какъ онб становятся илоскими и слабыми, впадаемъ въ реакцію»... Нашему, хотя и не маленькому, но еще болье отдаленному отъ Запада отечеству, скажемъ мы, судьбою предназначена почти та же родь по отношению къ общественнымъ движеніямъ Европы. Печего и говорить, конечно, о какой бы то ни было съ нашей стороны иниціативу в*ъ великихъ событіахъ* 

Запада въ XVIII и XIX въкахъ, -- мы не принимали въ нихъ даже пикакого участія, наша роль въ этихъ случаяхъ ограничивалась исключительно тъмъ, что мы до нъкоторой степени поддавались ихъ вліянію, и въ нашей литературѣ ихъ отраженія чаще были едва замьтны. (Здъсь мы, конечно, исключаемъ событія военныя.) Но, и не принимая въ нихъ участія, мы претерпъвали реакцію противъ нихъ. Европейская реакція всегда отражалась у насъ съ большою силою. Такъ было въ въкъ Екатерины II, Александра I и въ царствованіе Николая І. Но умственныя явленія Европы съ конца-ХУІІІ въка имъли всегда болье или менье сильное вліяніе на образованныхъ русскихъ людей, хотя и нельзя сказать, чтобы крупныя умственныя движенія Запада целикомъ усвоивались ими. Достоевскій говорить объ этомъ справедливо, но въ преувеличенныхъ выраженіяхъ: «У насъ еще съ прошлаго (т.-е. съ XVIII) стольтія всегда тотчасъ же становилось извъстнымъ о всякомъ интеллектуальномъ явленіи въ Европъ, и тотчасъ же изъ высшихъ слоевъ нашей интеллигенціи передавалось всей массь хоть чуть-чуть интересующихся и мыслящихъ людей»... «У насъ, русскихъ, двъ родины: наша Русь и Европа... Многое, очень многое изъ того, что мы взяли изъ Европы и пересадили къ себъ, мы не скопировали только... а привили нашему организму въ плоть и кровь; иное же пережили и даже выстрадали самостоятельно»... «Я утверждаю и повторяю, -- прибавляеть онъ, — что всякій европейскій поэть, мыслитель, филантропъ, кромѣ земли своей, изъ всего міра наиболье и наиродные бываеть понять и принять всегда въ Россіи»... Если нъкоторый паеосъ, неизбъжно входящій почти во всь разсужденія Достоевскаго, заставляєть его впадать въ преувеличенія при изображеніи нашей воспріимчивости, то все-таки за кое-какими вычетами въ приведенныхъ сейчасъ словахъ останется много и правды.

Дъйствительно, не было сколько-нибудь замътнаго писателя въ Европъ, поэта, философа, который бы не пользовался въ нашемъ образованномъ обществъ большимъ или меньшимъ фаворомъ и не имълъ вліянія. Указать и прослъдить всъ эти вліянія мы не имъемъ возможности. Мы беремъ здъсь только то, что оставило въ умахъ и иравахъ русскаго передового общества глубокіе слъды.

Въ 30-хъ годахъ прошлаго въка нашу образованную молодежь сильно увлекали нъмецкіе поэты: въ особенности Шиллеръ и Гофманъ. Вліяніе перваго имъло большое воспитательное значеніе. Часть молодежи съ Огаревымъ и Герценомъ во главъ, мечтавшая о борьбъ за общее благо, олицетворяла свои мечты въ поэтическихъ образахъ Шиллера. «Лица его драмъ, — говорить Герценъ, —были для насъ существующія личности, мы ихъ разбирали, любили и ненавидыли, не какъ поэтическія произведенія, а какъ живыхъ людей. Сверхъ того, мы въ нихъ видъли самихъ себя. Я писалъ къ Нику Н. (Огареву), нъсколько озабоченный тъмъ, что онъ слишкомъ любитъ Фіеско, что за всякимъ Фіеско стоить свой Верина. Мой идеалъ быль Карль Моръ, но я вскоръ измънилъ ему и перешелъ въ маркиза Позу». Воображение рисовало Герцену картину его свидания и разговоровъ въ духъ Позы съ Императоромъ Николаемъ І. Станкевичъ, находившій въ Шиллерь нравственную опору и утьшеніе, переполняль свои письма цитатами изъ него. Бълинскій въ разные періоды своей жизни относился различно къ Шиллеру, но всегда горячо. Юношеское увлечение поэтомъ доходило у него до обожания. Въ періодъ увлеченія Гегелемъ, его взглядомъ на «разумную действительность» и преклоненія передъ нею, обожаніе Шиллера перешло въ ненависть къ нему за его «субъективно-нравственную точку эрвнія, за абстрактный героизмъ, за прекраснодушную войну съ дъйствительностью, за страшную идею долга». «Его «Разбойники» и «Коварство и любовь» вкупъ съ «Фіеско»—этимъ произведеніемъ нъмецкаго Гюго», говорить Бълинскій, «наложили на меня дикую вражду съ общественнымъ порядкомъ во имя абстрактнаго идеала общества, оторваннаго отъ географическихъ и историческихъ условій развитія, построеннаго на воздухъ. Его «Донъ-Кихотъ» — эта блъдная фантасмагорія образовъ безъ лицъ и риторическихъ олицетвореній, эта апотеоза абстрактной любви къ человъчеству безъ всякаго содержанія бросиль меня въ абстрактный героизмъ, внъ котораго я все презиралъ, все ненавидълъ и въ которомъ я очень хорошо, несмотря на свой неестественный, напряженный восторгь, сознаваль себя нулемъ. Его «Орлеанская дъвственница» ринула меня въ тотъ же абстрактный героизмъ, въ то же пустое, безличное, субстанціальное безъ всякаго индивидуальнаго опредъленія — общее. Его «Текла», это улучшенное исправленное изданіе шиллеровской женщины, дало мит идеалъ женщины, виъ котораго для меня не было женщины...» Но отношеніе Бълинскаго къ Шиллеру еще разъ измънилось. Когда онъ, вырвавшись изъ тесной сферы московского кружка, перебхаль въ Петербургь, и жизнь поставила его лицомъ къ лицу съ той дъйствительностью, передъ которой онъ преклонился, онъ скоро созналъ свое заблуждение и пошелъ въ сторону лъваго гегеліанства, требовавшаго борьбы съ темными сторонами жизни. Къ этому времени онъ окончательно пережилъ отвлеченный идеализмъ и далъ справедливуюоцънку Шиллеру. Шиллеръ является для него снова поэтомъ гуманпости, ненавидящимъ религіозный и націопальный фанатизмъ, предразсудки, бичи, костры и все, что заставляеть людей забывать о братской любви другъ къ другу. Но теперь Бълинскій ясно видитъ въ немъ и романтика, и этотъ романтическій элементь вызываетъ въ немъ критическое отношеніе. Высокую любовь его онъ находитъфантастичною, мечтательною: «Она боится земли, чтобы не замараться въ ея грязи, и держится подъ небомъ...» «Женщина Шиллера — это не живое существо съ горячею кровью и прекраснымъ тъломъ, а блъдный призракъ; это не страсть, а аффектація».

Такимъ образомъ Шиллеръ болъе, чъмъ кто-либо изъ нъмецкихъпоэтовъ-романтиковъ, былъ вождемъ лучшихъ передовыхъ людей нашихъ, истинныхъ воспитателей общества въ 40-хъ годахъ, и значение его въ истории русскаго общественнаго развития не подлежитъ сомнънию.

Но едва ли не самымъ вліятельнымъ представителемъ истаго нѣмецкаго рамантизма былъ у насъ, въ Россіи, въ эту эпоху Гофманъ. Живописецъ, музыкантъ, поэтъ, онъ выросталъ въ эпоху «бурныхъ геніевъ», культа геніальной личности, возвыщающейся надъ толной и рвущейся изъ сферы будничной прозы, которая заслуживаетъ или ироніи или полнаго презрѣнія. Его пламенная фантазія, часто совсѣмъ забывавшая міръ дѣйствительный для воображаемаго, сильно увлекала нашу лучшую молодежь, подавленную окружающей пошлостью. «Обыкновенный скучный порядокъ вещей, — говоритъ Герденъ, — слишкомъ тѣснилъ Гофмана; онъ пренебрегъ жалкимъ (!)

пластическимъ правдоподобіемъ. Его фантазія предвловъ не знаеть; онъ пишеть въ горячкъ, блъдный отъ страха, трепещущій перель своими вымыслами, съ всклоченными волосами; онъ чистаго сердца върить во все: и въ песочнаго человъка, и въ коддовство, и въ привидънія и этой-то върой подчиняетъ читателя своему авторитету, поражаеть его воображение и надолго оставляеть слъды. Три элемента жизни человъческой служать основой большей части сочиненій Гофмана, и эти же элементы составляють душу самого автора: внутренняя жизнь артиста, дивныя психическія явленія и дъйствія сверхъестественныя. Все это, съ одной стороны, погружено въ черныя волны мистицизма, съ другой-растворено юморомъ, живымъ, острымъ, жгучимъ...» «У него юморъ артиста, падающаго вдругъ изъ своего эльдорадо на землю, — артиста, который среди мечтаній замічаеть, что его Галатея кусокь камня, — артиста, у котораго, въ минуту восторга, жена просить денегь дътямъ на башмаки...»

Гофманъ спускался безъ страха въ самыя темныя области человъческой психики, его интересовали недюжинныя натуры, необыкновенные люди — великіе злодъи, сумасшедшіе, заставляющіе трепетать передъ собой. Гофманъ изображалъ какую-то особую жизнь, идущую по особымъ законамъ. Какъ истый романтикъ, онъ отрывалъ читателей отъ окружающей дъйствительности, заставлялъ презирать здоровую нормальную жизнь. Даже такого сильнаго ума люди, какъ Герценъ, поддаваясь его вліянію, начинали иронизировать надъ «людьми, которые во́-время ѣдятъ, во́-время спятъ, во́-время умираютъ, проводя жизнь въ добромъ здоровьѣ, которые, по донесенію Парижской академіи, имѣютъ столь счастливую комплексію, что не могутъ быть магнетизированы», и называли такую жизнь «обычнымъ прозябаніемъ людей». Бѣлинскій называетъ Гофмана «однимъ изъ величайшихъ нѣмецкихъ поэтовъ, живописцемъ невидимаго внутренняго міра, ясновидцемъ таинственныхъ силъ природы и духа…»

Къ чести Гофмана надо сказать, что, кромѣ странностей и разныхъ другихъ педостатковъ романтизма, въ его сочиненіяхъ нашли мѣсто и лучшія стремленія романтиковъ. Онъ былъ мастеромъ въ изображеніи италіанскихъ нравовъ эпохи реформаціи и XVII въка. Своей оригинальной злой ироніей онъ особенно преслѣдуетъ тщеславіе, пошлость, педантизмъ, умственную ограниченность, эгоизмъ, — все, что выражается словомъ филистерство. Дѣтски наивное, чистое, поэтически настроенное сердце цѣнилъ онъ больше всего. На поэзію онъ смотрѣлъ съ шеллингіанской точки зрѣнія, какъ на высшее знаніе, которымъ достигается все: истина, добро, красота, высшая степень человѣческаго счастья. Мечты и грезы съ открытыми глазами— существенная черта нѣмецкаго романтизма—составляли преобладающій элементъ поэзіи Гофмана, но его фантазія спускалась иногда и на землю, въ живую настоящую дѣйствительность, и здѣсь онъ являлся истиннымъ проповѣдникомъ гуманныхъ началъ.

Вліяніе Гофмана было сильно во Франціи, Италіи и Съверной Америкъ. Въ нашей литературъ оно отразилось замътно на повъстяхъ А. Погоръльского (А. А. Перовского), писателя пушкинского періода, на повъстяхъ кн. В. Ө. Одоевскаго, на нъкоторыхъ произведеніяхъ Гоголя. Біографъ Достоевскаго, А. Кирпичниковъ, отмъчаетъ сильное вліяніе Гофмана какъ на раннія, такъ и на позднъйшія произведенія Достоевскаго. Онъ указываеть на поразительное сходство во взглядь и литературныхъ пріемахъ обоихъ писателей. «Оба они одинаково любять детей и чудаковъ и не любять холодныхъ сдержанныхъ жрецовъ, «приличія», поклонниковъ успъха и дъловыхъ людей, всецьло отдавшихся полезному; оба превозносять неподкрашенную природу на счетъ культуры; оба принижаютъ разумъ передъ сердцемъ; оба въ повъствованіи любять неожиданности; у обоихъ кроткая идиллія внезапно смѣняется порывомъ всеуничтожающей бури и наобороть; знаменитое «туть произошло нъчто совсъмъ неожиданное» Достоевскаго часто дословно встръчается у Гофмана; оба любятъ сопоставлять трагическое и страшное съ мелочнымъ и обыденнымъ; оба любять сны, предчувствія, галлюцинаціи; сфера психологическихь наблюденій Достоевскаго есть не что иное, какъ расширеніе и углубленіе сферы наблюденій Гофмана, реализованных в на данной почвъ и въ данную эпоху. Все, что говорить Бълинскій о странности и причудливости генія Гофмана, всецьло относится и къ Достоевскому, но далеко не всъ свойства великаго русскаго романиста можно указать у нёмецкаго романтика».

Вліяніе западной литературы на наше общество не ограничивалось кругомъ идей нѣмецкой метафизики и поэтовъ-романтиковъ, о которыхъ мы только что говорили. Новое европейское движеніе 30-хъ и 40-хъ годовъ захватило у насъ очень широкій кругь людей, принадлежавшихъ къ различнымъ общественнымъ слоямъ. Среди нихъ были многіе русскіе писатели, и имъ, дѣйствительно, какъ говоритъ Достоевскій, многое пришлось пережить и выстрадать. Эти вліянія были очень сильны и плодотворны. Намъ необходимо познакомиться съ ними. Они шли изъ Франціи и частію изъ той же Германіи, которая давала намъ въ этотъ періодъ своеобразное философское воспитаніе.

Во Франціи въ годы, предшествовавшіе іюльской революціи, легитимное правительство Карла X возбуждало недовольство всъхъ партій, всвуъ классовъ народа. Карлъ X, абсолютисть по своимъ воззръніямъ, ненавидъвшій революціонеровъ, не имълъ никакого политическаго такта. Считая себя первымъ дворяниномъ Франціи, онъ пренебрежительно относился къ самому сильному въ то время классу — буржуазіи. Французскій либерализмъ, начавшій усиливаться къ концу 20-хъ гг., объединилъ все партіи, заключивъ союзъ даже сърадикалами, и началъ борьбу съ ненавистнымъ правительствомъ, кончившуюся переворотомъ въ 1830 году. Въ три дня бурнаго народнаго возстанія привительство Карла X было низвергнуто. Буржуазія стала у власти и возвела на престолъ своего короля, Луи Филиппа. Но, занявъ выгодное положение въ государствъ, она исключительно заботилась о себъ, забывъ объ интересахъ неимущей массы рабочихъ и крестьянъ. На защиту послъднихъ выступаетъ новая оппозиціонная партія, являются теоретики новаго ученія, которые ставять своей главной задачей интересы большинства.

Переворотъ во Франціи въ концѣ XVIII вѣка освободилъ буржуазію, но вопросъ о матеріальномъ благосостояніи большинства не получилъ разрѣшенія: борьба велась тогда противъ аристократіи, противъ старинныхъ формъ жизни, противъ опутавшихъ ее предразсудковъ, завѣщанныхъ отдаленнымъ прошлымъ. Вопросъ о новой организаціи общества былъ только поставленъ дѣятелями великаго переворота, а разрѣшать его суждено было слѣдующимъ поколѣніямъ. Общія понятія, завѣщанныя этимъ временемъ, требовали разъясненія, разработки, практическаго примѣненія къ жизни. Такія высокія понятія, какъ свобода, равенство, братство, оказались только красивыми словами. Ихъ легко было написать на городскихъ общественныхъ зданіяхъ, а проведеніе въ жизнь встрѣчало неодолимыя затрудненія. Массы были порабощены тѣми, кто давалъ имъ трудъ и малую плату за него. Противорѣчіе между либеральными идеями и нелиберальной дѣйствительностью было слишкомъ очевидно; а между тѣмъ въ народной массѣ были уже возбуждены новыя желанія и надежды на лучшее будущее. Такимъ образомъ явился вопросъ объ улучшеніи экономическаго благосостоянія массъ,—вопросъ, надъ которымъ работало цѣлое XIX столѣтіе и при всѣхъ своихъ усиліяхъ до сихъ поръ не пришло къ вполнѣ удовлетворительному его рѣшенію.

Посмотримъ теперь, какъ подходили къ этому вопросу французскіе д'ятели 30-хъ и 40-хъ годовъ. Зная, какъ трудно его р'єшеніе, мы не удивимся, что въ первыхъ попыткахъ французскихъ теоретиковъ было не мало наивнаго и даже мистическаго; но въ нихъ были и серьезныя мысли. Особенною популярностью пользовались двъ теоріи: сенсимонистовъ и фурьеристовъ, получившихъ названіе по именамъ ихъ создателей: С.-Симона и Фурье. Эти партіи им'вли многихъ последователей среди молодежи, женщинъ и рабочихъ. Мы познакомимся только съ основными положеніями ихъ ученій. Имъя въ виду дать всякому возможность пользоваться земными благами и достигать возможнаго счастья, теоріи эти прежде всего стремились къ равномърному распредъленію труда и собственности. Основнымъ положеніемъ с.-симонистовъ было слѣдующее: «каждому по его способности, каждой способности по ея дъламъ». Чтобы уничтожить классъ праздныхъ, не трудящихся людей, они требовали отмъны всъхъ правъ и привилегій по рожденію и въ особенности права наследованія. Они признавали только ту собственность, которая пріобрётена трудомъ. «Отвращеніе къ труду, -- говорили они, -- происходить оттого, что до сихъ поръ не умъли его сдълать привлекательнымъ. Для достиженія этой цъли его надо сдълать разнообразнымъ и непродолжительнымъ». Фурье, считая современный трудъ рабствомъ, учить, что только свободный трудъ, воодушевленный страстью, можетъ быть вполив илодотворенъ. Распредъленіе имущества по способности и дъламъ

С.-Симона принадлежить власти, а у Фурье оно является свободнымъ, сообразно или, точнъе сказать, пропорціонально капиталу, труду, таланту. Всѣ, по мнѣнію С.-Симона, должны трудиться на пользу общую. Бѣдные будуть питать богатыхъ, которые должны работать головой, а неспособные къ умственному труду должны заняться физическимъ трудомъ. Трудъ—категорическій императивъ новаго общества; воинственный типъ человѣчества исчезнеть и замѣнится типомъ мирнаго научно-образованнаго человѣка. «Прочь, Александры, уступите мѣсто ученикамъ Архимеда!» восклицалъ С.-Симонъ. Въ основу своей теоріи онъ положилъ науку, знаніе, которыя могутъ сдѣлать человѣка болѣе совершеннымъ и дать ему возможность побѣдить природу. Онъ предлагаетъ объединить всѣ частныя науки, какъ элементы одной общей науки, и создать положительную философію. За исполненіе этой трудной задачи вскорѣ принялся одинъ изъ бывшихъ учениковъ Сенъ-Симона, О. Контъ.

Къ тому же типу благородныхъ мечтателей объ общемъ человъческомъ счастъв, легко достижимомъ, по ихъ мнвнію, при единственномъ только условіи пониманія преимуществъ и выгодъ справедливаго порядка вещей, принадлежалъ въ Англіи Робертъ Оуэнъ. Онъ училъ, что въ основу труда должно быть положено товарищество работниковъ, и мечталъ о болве совершенной организаціи промышленности на кооперативныхъ началахъ. Дальнвйшее соціальное развитіе, думалъ онъ, должно привести къ высшему типу промышленности, къ переходу фабрикъ въ руки рабочихъ и справедливому распредвленію продуктовъ труда. Онъ проповідывалъ «стройную жизнь общаго труда», «жизнь сытаго, одітаго общества, безъ палача».

Фурье создать более грандіозный планъ организаціи товарищеской общины, «фаланги», где каждый отдаеть свою собственность общине для совместнаго пользованія, каждый работаєть вместе съ другими и получаеть часть, соответствующую степени его участія въ общемъ труде или размерамъ капитала или степени его таланта, такъ какъ, по ученію Фурье, трудь, таланть, капиталь считались во всякомъ производстве главными производительными силами. Все обходятся безъ наемныхъ рабочихъ. Община сооружаетъ грандіозный дворецъ (фаланстеръ), въ которомъ находится общій храмъ и театръ.

Красота, удобства, просторъ, обиліе свъта и воздуха дълаютъ жизньсемей, обитающихъ въ немъ, настоящимъ раемъ. Въ подражаніе первой фалангъ будутъ устроены другія, и въ скоромъ времени весьміръ покроется ими. Зло и горе исчезнутъ, и царство Божіе осуществится на землъ.

Сенсимонистами быль поднять и женскій вопросъ. Они поставили своей задачей освобожденіе женщины отъ подчиненія мужчинъ и уравненіе ея правъ съ его правами.

Эти идеи въ течение цълаго столътія продолжали развиваться, перерабатываться, распространяться. Онъ привлекли общее вниманіе, заставили задуматься надъ несовершенствомъ современнаго общественнаго строя, вызвали работу общественной мысли, которая продолжается и до настоящаго времени.

Какъ самая жизнь буржуазнаго общества времени Луи Филиппа съ его преобладающимъ стремленіемъ къ наживѣ, такъ и новыя соціальныя теоріи не замедлили отразиться во французской литературѣ. Въ началѣ 30-хъ годовъ является знаменитый романистъ Бальзакъ. Предметъ его изображенія — современное общество со всѣми своими историческими недостатками, уродливостями. Онъ пишетъ физіологію общества. Въ его романахъ обращено вниманіе на среду и обстановку, окружающую лицо, и разнообразныя данныя его натуры. Его мастерство сказывается въ особенности въ изображеніи будничныхъ интересовъ, мелкихъ пороковъ. «Самая привольная среда для творчества Бальзака, — говоритъ Пелисье, — это міръ интригъ, подкоповъ, дѣловыхъ махинацій, ловкихъ мошенничествъ»... «Въ изображеніи людей, одержимыхъ честолюбіемъ и любостяжаніемъ, пробуждающими въ нихъ самые низкіе инстинкты, но вмѣстѣ съ тѣмъ и всю энергію страсти, Бальзакъ неподражаемъ»...

Въ то же время является Жоржъ-Зандъ, писательница, которая не довольствуется отрицательными изображеніями жизни и создаетъ положительные характеры, руководствуясь своими идеалами... Ея герои и героини производили сильное впечатлѣніе: они представлялись образцами, имъ старались подражать. Ея произведенія представляютъ полную противоположность романамъ Бальзака: они ясно, отчетливо отражаютъ идеалы лучшей передовой части французскаго

общества. «Искусство, -- говорить она, -- не есть изследование действительности, это — исканіе идеальной правды». Въ концъ 30-хъ годовъ она все сильнъе проникается указанными выше общественными теоріями. Вопросы женскій и соціальный занимають ее главнымъ образомъ. Она изображаетъ бъдственное положение женщины, ея борьбу съ общественными взглядами, ея стремление освободиться изъ-подъ семейнаго гнета, изъ-подъ установленныхъ въками, устарълыхъ, отжившихъ правилъ. Но она была права, когда утверждала, что никогда не выходить изъ области фантазіи. По словамъ того же Пелисье, она — «поэть до мозга костей, гораздо болье склонный къ созерцанію, чъмъ къ наблюденію; она не воспроизводить реальной жизни, а создаеть въ своихъ мечтахъ ея идеалъ». Ея произведенія проникнуты горячимъ чувствомъ и очаровательны по стилю. Въ этотъ романтическій періодъ они имѣли огромный успѣхъ повсюду. И едва ли не самое сильное впечатльніе производили романы первой поры ея дъятельности, полные экзальтированной страсти, --- романы, въ которыхъ она отстаиваеть права женщины, свободу чувства.

Съ современной намъ точки зрънія на женскій вопросъ постановка его въ романахъ Ж.-Зандъ является уже устарълою. Въ наше время женщина стремится къ освобожденію изъ-подъ власти любовныхъ аффектовъ, имъвшихъ когда-то первенствующее и чаще всего исилючительное значение въ ея жизни. Она, чъмъ далъе, тъмъ сильнъе заявляеть о своихъ правахъ и способностяхъ къ той степени умственнаго развитія, которой достигаеть мужчина. Въ русской интеллигентной средъженщина уже съ 60-хъ годовъ вышла изъ старой душной отмосферы домостроевского семейного уклада-она получаеть общественное воспитание въ гимназіи, она стремится къ высшему образованію, на курсы, въ университеть, куда и правительство, наконецъ, открываетъ ей свободный доступъ. Роль старыхъ закрытыхъ женскихъ заведеній, какъ и роль домашняго воспитанія въ четырехъ ствнахъ, гдв выращивали слабыхъ, неразвитыхь, несамостоятельныхъ, часто гибнувшихъ при первомъ столкновеніи съ суровой дъйствительностью девушекъ, теперь уже кончена. Мысль о необходимости восполненія первопачальнаго семейнаго воспитанія общественнымъ, о необходимости новышенія уровия умственнаго развитія для женщими и свободнаго доступа къ общественной дѣятельности стала у насъпочти общепризнанною. Мы видимъ, что область примѣненія женскихъ способностей и силъ на нашихъ глазахъ расширяется все болье и болье, и умственный уровень, благодаря распространенію выстаго образованія среди женщинъ, замѣтно повышается. То требованіе свободы въ области чувства, которое заявлено въ романахъ Ж.-Зандъ, имѣетъ для современной образованной женщины интересъ исключительно историческій, и ни героипи Ж.-Зандъ ни ихъ копіи въ русской литературѣ служить образцами для нея не могутъ.

Къ концу 30-хъ годовъ Ж.-Зандъ, подъ вліяніемъ своихъ друзей, Ламенне, Леру и др., начинаетъ интересоваться вопросами соціальными и политическими. «Любовь — страсть эгоистическая», говорить ей одинъ изъ друзей и совътуеть это пламенное чувство распространить на все человъчество. Этотъ второй періодъ ея дъятельности отличается тъмъ, что въ ея романахъ этой поры проводятся идеи альтруистическія, выступаеть проповёдь соціализма въ духё послёдователей С.-Симона и Фурье. Но, какъ замъчено выше, въ ученіе последнихъ былъ внесенъ элементъ религіозно-мистическій, обращавшій его въ новую въру, новую религію. Фанатическіе послъдователи его сочиняли «Новое христіанство», «Новое Евангеліе», ожидали чудеснаго обновленія жизни человъка и природы и предсказывали скорое осуществление своей мечты. На себя они смотръли, какъ на жрецовъ: въ устроенномъ ими общежитіи члены его назывались братьями, сестрами и дщерями о С.-Симонъ. Проповъди на ихъ собраніяхъ перемежались гимнами и молитвами. Одинъ изъ друзей Ж.-Зандъ, упомянутый выше, П. Леру, върилъ въ переселение душъ, и отсюда дълалъ выводъ о необходимости заботиться объ успъхахъ человъчества, такъ какъ забота о другихъ людяхъ есть забота о нашемъ будущемъ существованіи. Подъ вліяніемъ друзей у Ж.-Зандъ будущее человъчества рисуется въ самыхъ радужныхъ краскахъ. Новое ученіе, по ея мивнію, создасть для людей царство всеобщей солидарности и всеобщаго равенства. Какъ, какими средствами, люди достигнуть этого состоянія, она не знаеть. Она сліпо вірила въ силу мистического ученія, которое пропов'ядывали ея друзья.

Незадолго до 1848 года начинается третій періодъ ея литературной дѣятельности: появляется цѣлая серія разсказовъ и романовъ изъ сельской жизни. Здѣсь опа выводитъ крестьянъ, деревенскихъ кулаковъ, эксплуататоровъ простого люда. Правда, ея крестьяне нѣсколько прикрашены, идеализированы, въ чемъ она и сама признается, но уже важно то, что люди деревни начали появляться въ поэзіи и обратили на себя общественное вниманіе.

Произведенія Ж.-Зандъ имѣли огромное значеніе для общественнаго развитія: въ нихъ ярко отразилось умственное движеніе эпохи; новыя идеи были выражены въ поэтической, конкретной, слѣдовательно, популярной формѣ. Трактаты теоретиковъ не могли имѣть такого широкаго распространенія, какъ повѣсти и романы. Они имѣли вліяніе не только у себя дома, но и за предѣлами Франціи.

Какъ велико значеніе ихъ для русской литературы и общества 40-хъ годовъ, мы можемъ убъдиться изъ многихъ заметовъ, отзывовъ, статей нашихъ писателей, какъ о самыхъ романахъ, такъ и объ интересной личности самой писательницы, которая внушала однимъ глубокое сочувствіе, другимъ — непримиримую ненависть и отвращеніе. Консервативно-патріотическая русская печать всёхъ оттёнковъ относилась враждебно какъ къ пъмецкимъ либераламъ, такъ п къ французскимъ новымъ теоріямъ и къ Ж.-Зандъ, проповъдницъ этихъ последнихъ. Известный плодовитый журналистъ того времени Сенковскій (его псевдонимъ-баронъ Брамбеусъ), писатель съ талантомъ и большими знаніями, но человъкъ безпринципный, занимавшійся всю жизнь безцёльнымъ гаерствомъ, иначе не называлъ знаменитую писательницу, какъ г-жа Егоръ Зандъ, находя это очень остроумнымъ. Зато Бълинскій даеть о ней восторженный отзывъ въ 40-хъ годахъ, когда онъ уже отдълался отъ системы Гегеля, пошелъ по пути лъвыхъ гегеліанцевъ и вполит примирился съ французами, которые, по его словамъ, «безъ нъмецкой философіи поняли то, чего нъмецкая философія и теперь не понимаеть». Онъ находить пужнымъ теперь познакомиться съ сепсимонистами... «Я на женщину смотрю ихъ глазами, -- говорить опъ: -- она есть жертва, раба повъйшаго общества». Говоря въ инсьмъ къ другу о стъснительныхъ, неравныхъ для женщины брачныхъ отношеніяхъ, онъ сирашиваетъ: «Почему это? Нревосходство мужчины? Но оно тогда законное право, когда признается сознаніемъ и любовью жены, выходить изъ ея свободной довъренности... иначе его право падъ нею — кулачное право. Нътъ, братъ, женщина въ Европъ столько же раба, сколько въ Турціи и въ Нерсіи... И мы еще можемъ фантазировать, что человъчество стоитъ на высокой степени совершенства». «Всъхъ дальше ушли въ этомъ отношеніи французы: у нихъ нравы уже предоставляютъ женщинъ больше свободы, и у нихъ явилась «вдохновенная пророчица, энергическій адвокатъ правъ женщины»—Ж.-Зандъ. Великій народъ!»

Романы Ж.-Зандъ, въ которыхъ былъ поставленъ вопросъ о свободъ чувства, вызвали у насъ цълый рядъ произведеній на ту же тему: романъ «Кто виноватъ» Герцена и его же замъчательная статья «По поводу одной драмы», «Полинька Саксъ» Дружинина, «Подводный камень» 'Авдъева, «Что дълать» Чернышевскаго и др. Тургеневъ, какъ поэтъ любви, въ своемъ пристрастіи къ изображенію этой стороны жизни, по всей вброятности, шель по следамъ знаменитой романистки, которая сыграла значительную роль въ его духовномъ развитіи, о чемъ онъ самъ говорить не разъ въ своихъ письмахъ къ разнымъ лицамъ. Справедливо указываютъ на нъкоторыя черты сходства между характерами ж.-зандовского Ораса и тургеневскаго Рудина, относя ихъ къ одному и тому же психологическому типу; проф. Сумцовъ видить отражение образа крестьянина «Пасіанса» въ ж.-зандовскомъ романѣ «Мопра» на тургеневскомъ «Касьянъ съ Красивой Мечи». Нътъ сомнънія, что «Записки охотника» и нъкоторыя произведенія Григоровича, рисующія дореформенный деревенскій быть и имъвшія значеніе въ исторіи освобожденія крестьянь отъ кръпостной зависимости, написаны подъ вліяніемъ Ж.-Зандъ.

Русскій біографъ Ж.-Зандъ, В. Каренинъ, даетъ очень върныя и цънныя фактическія доказательства вліянія знаменитой романистки на все русское общество и на многихъ писателей: на Бълинскаго, Салтыкова, Достоевскаго и др. «Заговорите о Ж.-Зандъ съ нашими отцами и дядями, съ нашими матерями, бабушками и тетушками, со всъми тъми, кто былъ молодъ въ 40-хъ годахъ, кто тогда, окончивъ или кончая воспитаніе, выходилъ въ самостоятельную жизнь, ото всъхъ вы услышите одинъ и тотъ же отвътъ», говорить біографъ.

«Всъ, — по его словамъ, — зачитывались Ж.-Зандъ». «Интеллигенція, въ самомъ высшемъ смыслъ этого слова, и во главъ ея вся плеяда нашихъ великихъ писателей 40-хъ годовъ, продолжаетъ онъ, дъйствительно, воспитывалась на произведеніяхъ Ж.-Зангъ, жила ими. Ж.-Зандъ помогала имъ уяснить себъ самые важные вопросы нашего въка, она указала многимъ новые пути, другихъ укръпляла уже на избранномъ, еще другимъ помогала понять свое истинное признаніе, --- почти для всёхъ была тою предразсвётною звёздою, которая среди мрака тяжелыхъ годовъ указывала путь къ свъту и солнцу, отъ неволи на волю, отъ мелкихъ личныхъ интересовъ къ гуманнымъ и широкимъ интересамъ общественнымъ»... Говоря объ умственномъ движеніи 40-хъ годовъ и вліяніи Ж.-Зандъ на русское общество, Достоевскій въ следующихъ словахъ изображаетъ свои личныя висчатлънія: «Я думаю, такъ же, какъ и меня, еще юношу, всъхъ поразила тогда эта цёломудренная высочайшая чистота типовъ и идеаловъ и скромная прелесть строгаго сдержаннаго тона разсказа... Мить было, я думаю, лътъ шестнадцать, когда я прочелъ въ первый разъ ея повъсть «Ускокъ» — одно изъ прелестиъйшихъ первоначальныхъ ея произведеній. Я помню, я быль потомъ въ лихорадкъ всю ночь»... «Тогда говорили, что она проповъдуетъ новое положение женщины и пророчествуеть о «правахъ свободной жены» (выраженіе про нее Сенковскаго), но это не совстви было втрно, ибо она проповъдывала вовсе не объ одной только женщинъ и не изобрътала никакой «свободной жены». Ж.-Зандъ принадлежала всему движенію, а не одной лишь проповеди о правахъ женщины»... Подъ впечатленіемъ извъстія о кончинъ Ж.-Зандъ, Достоевскій восклицаетъ: «Лишь прочтя о ней (т.-е. о смерти), я поняль, что значило въ моей жизни это имя, сколько взяль этоть поэть въ свое время моихъ восторговъ, поклоненій и сколько далъ мнѣ когда-то радостей, счастья. Я смъло ставлю каждое изъ этихъ словъ, потому что все это было буквально». «Это, — говорить онъ далье, — одно изъ тыхъ именъ нашего могучаго самонадъяннаго и въ то же время больного столътія, полнаго самыхъ не выясненныхъ идеаловъ и самыхъ не разръшимыхъ желаній, —именъ, которыя, возникнувъ тамъ, у себя «въ странъ святыхъ чудесъ», переманили отъ насъ, изъ нашей въчно созидающейся Россіи слишкомъ много думъ, любви, святой и благородной силы порыва, живой жизни и дорогихъ убъжденій. Но не жаловаться намъ надо на это: внося такія имена и преклоняясь предъ ними, русскіе служили и служатъ прямому своему назначенію». Изъ сказаннаго можно видѣть, какъ велико значеніе французской романистки въисторіи нашей литературы и нашего общественнаго развитія. По признанію Достоевскаго, она стала «почти русскою силою».

И соціальныя теоріи С. - Симона и Фурье, увлекавшія еще въ 30-хъ годахъ юный кружокъ Герцена и Огарева, значительно распространились въ русскомъ обществъ въ 40-хъ гг., благодаря романамъ Ж.-Зандъ. Въ образовавшихся у насъ вновь къ половинъ этого десятильтія кружкахъ отъ романовъ Ж.-Зандъ переходили къ чтенію сочиненій Кабе, Фурье, Оуэна, Прудона и читали съ увлеченіемъ. Бълинскій искренно выражалъ сожальніе о недостаткъ денегъ для производства соціальныхъ опытовъ Кабе или Оуэна, конечно, не въ Россіи. Юные еще въ то время наши писатели: Щедринъ, В. Майковъ, А. Плещеевъ, Пальмъ и др., раздъляли эти увлеченія. Самымъ популярнымъ ученіемъ было въ это время ученіе Фурье. Этотъ утопическій, какъ мы видьли, соціализмъ французскихъ мечтателей сильно дъйствовалъ на нашу тогдашнюю молодежь, и многимъ пришлось пострадать за свои благородныя мечты о царствъ Божіемъ на земль.

Отзывы русскихъ писателей о Ж.-Зандъ можно найти въ слъдующихъ сочиненіяхъ: у Щедрина «За рубежомъ», глава IV; у Достоевскаго въ «Дневникъ писателя» за 1876 годъ; въ разныхъ письмахъ Тургенева, Анненкова, Боткина, Герцена; въ разныхъ статьяхъ славянофиловъ, которые находили у нея подтвержденіе своихъ теорій о высокой міровой роли и великомъ назначеніи русскаго народа, и потому цитировали ее; у Бълипскаго: «Ръчь о критикъ г. Никитенко» 1842 г. и въ нъкоторыхъ письмахъ.

Въ то время, какъ во Франціи разрабатывались вопросы новаго общественнаго строя и дѣлались попытки ихъ практическаго примѣпенія къ жизни, въ Германіи лучшіе умы, какъ мы уже знаемъ, 
были далеки отъ живой дѣйствительности и работали въ области 
отвлеченныхъ теоретическихъ началъ. Со временъ Священнаго Союза

Меттерниха, стремившагося распространить руководствомъ реакцію на всю Европу, въ Германіи велась война противъ всего того, что считалось тогда либерализмомъ, съ целью истребить обширную революціонную партію, которой не существовало. Романтизмъбыль широко распространень по всей Европь, но нъмецкіе романтики не походили на французскихъ: они были далеки отъ живыхъ вопросовъ текущей жизни. Гегель, приглашенный на берлинскую каоедру, придаль своему ученію консервативный оттыновь. Гёте быль время восьмидесятилътнимъ старикомъ и индиферентно относился къ политикъ. Второстепенные писатели были всецъло погружены въ область мистической фантастики. Только въ некоторыхъ лучшихъ произведеніяхъ писателей младшаго покольнія выражалась скорбь, при видь усилій возстановить въ странь старый отжившій порядокъ вещей. Однако при всемъ равнодушіи нъмецкихъ романтиковъ къ политикъ, составляющемъ ихъ отличительную черту, просвътительныя идеи XVIII въка и иден Байрона, защитника угнетенныхъ народовъ, мало-по-малу пробираются въ Германію и пускаютъ корни въ нъмецкую почву. Въ 20-хъ годахъ уже обозначаются проявленія либерализма, который къ 30-мъ годамъ принимаетъ значительные размъры. Съ этимъ временемъ связаны два крупныя литературныя имени: Бёрне и Гейне. Еврейское происхождение обоихъ и въ связи съ этимъ неудобство общественнаго положенія развиваеть въ нихъ съ дътства особенную чуткость къ общественной песправедливости. Оба проводять юность, странствуя по разнымъ нъмецкимъуниверситетамъ, мъняя одну спеціальность на другую, нока, наконецъ, не останавливаются окончательно на литературъ.

Въ 1830 году неожиданный переворотъ во Франціи совершенно измѣнилъ общественное настроеніе въ Германіи: онъ ноказалъ силу либеральныхъ идей и полную песостоятельность принциповъ Священнаго Союза; онъ показалъ, что созидавшіяся реакціонными усиліями стѣсненія общественной свободы могуть быть упичтожены въ три дня. Талантливая нѣмецкая молодежь спѣшитъ собраться подъ одно знамя. Образуется союзъ писателей подъ именемъ «Молодой Германи» для пропаганды идей либерализма и объединенія Германіи. Во главѣ ихъ становятся молодые писатели: Л. Бёрне и Г. Гейне. Па-

ваніе «Молодой Германіи» было дано этой группъ литераторовъ въ книгъ одного изъ ея членовъ, Винберга. 10 декабря 1835 года вышелъ указъ правительствъ Германскаго Союза, запрещавшій издавать и распространять произведенія писателей, извъстныхъ подъ именемъ «Молодой Германіи». Здъсь перечислялись имена: Гейне, Гуцкова, Лаубе, Винберга и др. «Означенные писатели, — говорилось въ указъ, нападають на религію, общественное устройство и нравственность». На самомъ же дълъ, они преслъдовали злой ироніей подитику правителей, угнетавшихъ націю, не пропускали безъ замѣчаній и обсужденія съ своей точки зрвнія ни одного крупнаго явленія въ жизни страны. Они проповъдывали идею прогресса, въруя, что она непремънно восторжествуетъ надъ всеобщей реакціей. Первымъ піонеромъ этого направленія быль Л. Бёрне. Онь выступиль какъ театральный критикъ, и дъйствовалъ подъ этимъ прикрытіемъ какъ публицистъ. Говоря о нъмецкой драмъ, онъ разсматривалъ явленія общественной жизни Германіи и постоянно твердилъ о главномъ недостаткъ, о коренномъ злъ нъмецкаго быта-объ отсутствии политической жизни и господствъ полнъйшаго правительственнаго произвола.

При подобныхъ же цензурныхъ условіяхъ и нашъ Бѣлинскій, какъ эстетическій критикъ, касался всевозможныхъ вопросовъ общественной жизни и часто, произнося судъ надъ литературнымъ произведеніемъ, осуждалъ самую дѣйствительность.

Но политическія статьи, которыя Бёрне сталъ писать въ своей газеть, вызвали преслъдованіе, и ему пришлось удалиться во Францію. Здъсь имъ написаны знаменитыя «Парижскія письма», которыя сдълали его имя популярнымъ во всей Германіи. Разсказывая въ нихъ о томъ, что дълается въ Парижь, онъ, при каждомъ удобномъ случав, вспоминаеть о своемъ отечествь. Онъ скорбить за него душою. Порядокъ вещей въ Германіи кажется ему настолько устарълымъ, что можеть, по его мнънію, привлечь вниманіе любителей политическихъ древностей изъ всъхъ странъ свъта.

«Я уже теперь вижу,— говорить онъ,— какъ они съ своими германскими древностями въ рукахъ, съ очками на носу и записной книжкой въ карманъ странствують по нашей землъ изъ города въ городъ, съ любопытствомъ останавливаются надъ нашимъ судопроиз-

водствомъ, нашими палочными ударами, нашею цензурою, нашими податями и налогами, нашей дворянской гордостью, нашимъ бюргерскимъ смиреніемъ, нашими цехами, нашимъ притъсненіемъ евреевъ, бъдственнымъ положеніемъ нашего крестьянскаго сословія, — оглядываютъ всѣ эти диковинки, ощупываютъ ихъ, обсуждаютъ, даютъ намъ, бъднякамъ, на водку и затъмъ отправляются домой, гдѣ издаютъ въ свѣтъ описанія нашихъ бъдствій, украшенное гравюрами»... Стыдъ—главное чувство, которое испытываетъ Бёрне при мысли объ отечествѣ. Книга Бёрне имѣла очень сильное вліяніе: запрещеніе, которое было наложено на нее нѣмецкимъ правительствомъ тотчасъ по выходѣ ея въ свѣтъ, еще больше содъйствовало ея распространенію. О силѣ этого вліянія даютъ возможность судить тѣ оваціи, тотъ почеть, съ какими встрѣтили появленіе Бёрне на Гамбахскомъ національномъ торжествѣ въ 1832 году огромныя массы народа.

Какъ сильно было вліяніе іюльскаго переворота на другого главаря «Молодой Германіи», Г. Гейне, можно судить по следующимъ его словамъ: «Я читалъ исторію лонгобардовъ П. Варнефрида, когда съ материка пришелъ толстый пакеть съ газетами (онъ находился въ это время на острове Гельголанде), полными горячихъ, пылающихъ новостей. Это были солнечные лучи, завернутые въ печатную бумагу, и они зажгли въ душе моей самый бурный пожаръ»...

Ученикъ Гегеля, ученіе котораго дъйствовало, какъ духовно-освободительная сила, поклонникъ Наполеона, который въ покоряемыхъ областяхъ вводилъ французскій образъ управленія, отмъняя кръпостное право, преобразуя судопроизводство, вводя свободу въроисповъданія и уничтожая всъ стъснительныя для евреевъ постановленія, Гейне, весьма естественно, относился съ благоговъйнымъ чувствомъ къ этимъ двумъ великимъ личностямъ его времени и ставилъ въ культурномъ отношеніи Францію выше своего отечества. Брандесъ справедливо замъчаетъ, что въ самой формъ остроумія Гейне сказалось вліяніе гегелевской діалектики, переводящей всякое понятіе въ контрастъ. Всъ люди, по своему міросозерцанію, дълятся у Гейне на «назарянъ» и «эллиновъ», т.-е. на людей аскетическаго воззрѣнія, враждебныхъ искусству и расположенныхъ къ духовному созерцанію, и людей жизнерадостныхъ, придающихъ высокую цѣну своему уазъкъ-

тію и реальному существованію. Этоть любезный Гейне эллинизмътакже происходиль отъ Гегеля, который быль поклонникомъ античнаго искусства. Съ конца XVIII въка стремленіе къ аптичному было общимъ и у многихъ нъмецкихъ поэтовъ, какъ, напримъръ, у Шиллера и Гёте. Изученіе классической древности Гегель называлъ истиннымъ введеніемъ въ философію. Гегель въ молодости съ пегодованіемъ относился къ политическому тупоумію своихъ соотечественниковъ и съ восторженнымъ удивленіемъ къ Наполеону.

Какъ поэтъ политическій, Гейне ратоваль, главнымъ образомъ, противъ средне-въкового міровоззрѣнія, тяготъвшаго еще въ его время надъ Германіей. Въ будущемъ отечество рисуется ему страной свободы. «Солнце свободы,— говорить онъ,— теплѣе согрѣетъ землю, чъмъ аристократія всѣхъ звѣздъ; расцвѣтетъ новое поколѣніе, порожденное въ свободныхъ объятіяхъ!..» «Свободно рожденные люди принесутъ въ міръ и свободныя мысли и чувства, о которыхъ мы, рожденные въ рабствъ, не имѣемъ и понятія».

Критика справедливо признаеть, что Гейне быль честнымъ и сильнымъ бойцомъ за свободу, но не былъ истиннымъ демократомъ. Брандесъ говорить, что Гейне быль одновременно и великимъ чтителемъ свободы и ръшительнымъ аристократомъ. Въ немъ жило стремленіе свободолюбивой натуры къ свободь; онъ томился по ней и всею душою любиль ес, но въ то же время въ немъ жила также и любовь великаго человъка къ человъческому величію и чисто нервное отвращение тонко-чувствительной натуры ко всякой посредственности. Другими словами: въ душъ Геприха Гейне не было ни капли консерватизма: онъ былъ свободолюбивъ по натуръ, но въ то же время въ его душт не было ин капли демократизма; онъ былъ аристократъ (въ смыслъ умственнаго превосходства) и хотълъ, чтобы геній признавался вождемъ и властителемъ. «Гейне, можетъ-быть, больше всего боялся жизни безъ красоты, -- говоритъ тотъ же Брандесъ: -- фаланстеръ — этотъ огромный рабочій домъ безъ всякихъ излишествъ, въ которомъ нътъ мъста и для искусства, какъ для излишества, -- вовсе не удовлетворяль его. Въ его поэзін соединяются два элемента: въ качествъ шутки или насмъшки онъ часто вводить прозу въ поэзію, соединяя чисто нѣмецкую романтическую мечтательность съ французскимъ остроуміемъ и еврейскою задушевностью».

Гейне стоитъ на переходъ отъ романтизма къ реализму. Обаяніе его поэзіи такъ сильно, что она до сихъ норъ читается и поется во всемъ міръ. Сочиненія его переведены на всѣ языки. На его слова написано, большею частью, лучшими композиторами болѣе 3000 музыкальныхъ произведеній. Отличительною чертою его выраженія служитъ лаконизмъ и сила. «Его стихотворенія, —по словамъ Брандеса, — можно назвать поэтическими резюме: они даютъ пряную, ароматную эссенцію страсти, жизненнаго опыта, горечи, остроумія, насмѣшки, настроенія и фантазіи, — даютъ въ одно и то же время сущность и поэзіи и прозы».

Гейне провелъ долгіе годы въ изгнаніи и цѣлыхъ восемь лѣть, сраженный тяжкою болѣзнью, прожилъ въ постели, оттого не мало горечи, негодованія и даже цинизма въ его стихахъ...

Самъ Гейне смотрълъ на свою литературную дъятельность, какъ на войну за благо человъчества, и выразилъ желаніе, чтобы на гробъ его положили мечъ. «Я никогда не придавалъ,—говоритъ онъ,—большой цъны славъ поэта, и хвалить ли или бранить будутъ мои пъсни, меня мало безпокоитъ».

Вліяніе писателей «Молодой Германіи» на русскую литературу и общество не подлежить сомнѣнію. Если оно не было такъ сильно и шпроко въ 30-хъ и 40-хъ годахъ, какъ указанное вліяніе французскихъ соціалистовъ и Ж.-Зандъ, то въ слѣдующія десятилѣтія оно замѣтно усиливается: уже въ 60-хъ годахъ мы видимъ болѣе или менѣе полныя собранія ихъ сочиненій, и они распространяются въ широкихъ кругахъ общества. Отдѣльныя стихотворенія Гейне появляются въ переводахъ русскихъ поэтовъ еще въ 40-хъ годахъ. Почти нѣтъ такого русскаго поэта-лирика, который бы не перевелъ нѣсколькихъ его произведеній. Послѣднее издапіе сочиненій Бёрне въ русскомъ переводѣ вышло всего нѣсколько лѣтъ тому назадъ. Но несомнѣнно также и болѣе раннее вліяніе этихъ писателей, если не на цѣлое общество, то на передовую образованную молодежь, знакомившуюся съ иностранными сочиненіями въ подлинпикахъ. И. Кирѣевскій упоминаетъ о Гейпе и Бёрне еще въ 30-хъ годахъ.

٧.

## Образованіе московскихъ кружковъ въ 20-хъ и 30-хъ годахъ XIX в.

Еще съ екатерининскаго времени, когда у насъ начала развиваться: журнальная литература, по особымъ условіямъ нашей жизни, очень большое значение для общественного развитія пріобрътають у насъинтеллигентные кружки. Около журнала, его редактора, если онътолько представлялъ собою значительную умственную силу, группировались обыкновенно лица извъстнаго направленія мысли. Впрочемъ, чаще бывало такъ, что люди одинаковыхъ воззрвній составляли сначала небольшой интимный кружокъ, а журналъ уже являлся потомъ, какъ средство распространенія въ обществъ его взглядовъ. Съ конца ХУІІІ въка это явленіе имъеть тъсную связь съ Московскимъ университетомъ и другими учебными заведеніями: во главѣ литературныхъкружковъ являются профессора, и въ составъ ихъ входятъ преимущественно люди съ университетскимъ образованіемъ. Таковъ былъ, напримъръ, вышеупомянутый кружокъ Новикова съ профессоромъ Шварцемъ во главъ. Въ первой половинъ XIX въка, именно въ николаевское тридцатильтие, существование такихъ кружковъ было особенно цѣнно: въ нихъ сосредоточивалась почти вся умственная дѣятельность того времени. Это были студенческіе кружки дворянской молодежи. Въ этихъ «мальчикахъ, только что вышедшихъ изъ дътства,— Россія будущаго», говорить Герценъ. «Въ нихъ было наслъдіе общечеловъческой науки»... «Этими дътьми Россія частью начала приходить въ себя. Ихъ внимание остановило противоръчие учения съ жизнью. Учителя, книги, университеть говорили одно-это было понятно уму и сердцу. Отецъ съ матерью, родные и вся среда — другое, съ чъмъсогласны власти и денежныя выгоды. Противоръчіе воспитанія съ нравами доходило до громадныхъ размъровъ». «Число воспитывавшихся было мало; но и тв получали не то, чтобы объемистое воспитаніе, а довольно общее и гуманное; оно очеловъчивало учениковъ всякій разъ, когда принималось. А человъка-то именно было не нужно. Приходилось или снова расчеловъчиваться—такъ толпа и дълала, шли пріостановиться и спросить себя: «Да надобно ли непремѣнно служить?» Для большинства наставало время нразднаго существованія въ отставкѣ, деревенской лѣни, халата, странностей, картъ, вина. Для другихъ—время внутренней работы. Жить въ нравственномъ разладѣ съ собой они не могли. Возбужденная мысль требовала выхода. Разрѣшеніе разныхъ вопросовъ мучило молодое поколѣніе и обусловливало распаденіе его на разные круги».

Среди царившей въ обществъ праздности, пошлости и умственной неподвижности существовала, дъйствительно, только небольшая часть образованной молодежи, которая усиленно работала надъ усвоеніемъ европейской науки, продолжая эту работу и за стънами университета. Она разбивалась на отдъльные кружки: философскіе, политическіе, смотря по условіямъ воспитанія и душевному укладу своихъ членовъ.

Увлеченіе нъмецкою идеалистическою философіею началось у насъ еще съ александровскаго періода. Хотя философія преподавалась въ Россіи и ранте, съ конца XVIII вта, но болте серьезная постановка этого предмета во вновь открытыхъ университетахъ при Александръ I относится въ XIX в. Системы Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля стали изучаться одна за другой, но преподавание философіи шло съ нъкоторыми перерывами. Во времена Рунича и Магницкаго она подвергалась гоненію особенно въ Петербургскомъ и Казанскомъ университетахъ. Петербургскіе профессора Галичъ и Велланскій должны были прекратить свои курсы; первый быль лишень преподаванія, а второй предпочелъ самъ удалиться отъ канедры. Это происходило въ 1821 г. Въ Москвъ философіи какъ-то посчастливилось болье. Реакція, преслъдовавшая ее въ другихъ университетахъ, не коснулась Московскаго. Здёсь действовали въ 20-хъ годахъ профессора: И. И. Давыдовъ, М. Г. Павловъ и поздне Надеждинъ. Павловъ преподавалъ физику и сельское хозяйство. Но «физикъ, — говоритъ Герценъ, — мудрено было научиться изъ его лекцій, сельскому хозяйству невозможно, --- вмъсто физики и сельскаго хозяйства онъ преподавалъ введеніе въ философію: «Ты хочешь знать природу?» спрашиваль онъ студента. «Но что такое знать? Что такое природа?» Отвъчая на эти вопросы, онъ излагалъ ученіе Шеллинга и Окена». Подъ вліяніемъ этихъ профессоровъ въ Москвъ возникъ кружокъ «любомупровъ» еще

въ 20-хъ годахъ, состоявшій изъ молодыхъ людей, которые занялись изученіемъ системы Шеллинга, а потомъ пропагандой его идей. Разсказывають, что каждую неделю по субботамъ пріятели собирались въ Газетномъ переулкъ, въ небольшой квартиркъ князя В. Одоевскаго, которой хозяинъ сумълъ придать видъ кабинета Фауста. Въ двухъ комнатахъ, заваленныхъ фоліантами и квартантами, ретортами и колбами, съ человъческимъ скелетомъ въ углу, велись далеко за полночь нескончаемые споры о философіи и религіи. Одоевскій предсъдательствоваль; главнымъ ораторомъ кружка быль восемнадцатилътній В. Д. Веневитиновъ (поэтъ), А. И. Кошелевъ, будущій славянофиль, -- оппонентомъ. Этихъ двухъ последнихъ сблизило съ Одоевскимъ увлеченіе лекціями Павлова и совмъстная служба въ московскомъ архивъ Министерства Юстиціи, къ которому въ то время пристраивалась родовитая московская молодежь для избъжанія военной службы и для начала дипломатической карьеры. «Архивные юноши», какъ ихъ называли, сначала развлекались, даже въ служебные часы, литературой, а потомъ перешли къ занятію философіей. Къ этому же кружку присоединились бр. Кирфевскіе и другъ Пушкина Соболевскій, перебравшійся изъ Петербурга на службу въ московскій архивъ. Онъ пользовался репутаціей большого остряка. Изв'єстный лицейскій товарищъ Пушкина Кюхельбекеръ также принадлежалъ одно время къ кружку шеллингіанцевъ. Одоевскимъ былъ введенъ еще только что кончившій курсь на физико-математическомь факультеть малороссь Максимовичь, также ревностный ученикь Павлова. Кружокь «любомудровъ» состоялъ изъ людей родовитыхъ, обезпеченныхъ, которымъ не приходилось думать о заработкъ, о карьеръ: хорошія матеріальныя средства и великосвътскія связи открывали имъ всь пути жизни и давали полную возможность до норы до времени развлекаться философіей. «Прожектовъ много, —говорить одинъ изъ нихъ, —а лѣни еще больше. Не знаю, отчего мит даже некогда читать то, что хочется; а некогда, въроятно, оттого, что я ничего не дълаю». Неудивительнопоэтому, что кружокъ сдълалъ немного для распространенія своихъ идей. При этомъ нужно еще замътить, что они слишкомъ мало знали окружающую ихъ дъйствительность. «Я и мои товарищи, —говорить одинъ изъ героевъ разсказа князя Одоевскаго, —были въ совершенномъ заблужденіи: мы воображали себя на тонкихъ философскихъ диспутахъ портика или академіи или, по крайней мѣрѣ, въ гостиной, въ самомъ же дѣлѣ мы были въ райкѣ. Вокругъ пахнетъ саломъ и дегтемъ, говорятъ о цѣнахъ на севрюгу, бранятся, поглаживаютъ нечистую бороду и засучиваютъ рукава, а мы выдумываемъ вѣжливыя насмѣшки, остроумные намеки, діалектическія тонкости; ищемъ въ Гомерѣ или Виргиліи самую жестокую эпиграмму противъ враговъ, боимся расшевелить ихъ деликатность». Этотъ отрывокъ изъ повѣсти кн. Одоевскаго вполнѣ характеризуетъ отношеніе юныхъ шеллингіанцевъ къ русской жизни, которая была имъ, погруженнымъ въ отвлеченности нѣмецкой философіи, совершенно незнакома.

Въ то время, какъ наши философы тщательно обдумывали способы воздъйствія на общество съ цълью поднятія его нравственнаго и умственнаго уровня, продолжительно и основательно обсуждали вопросъ о журналь, который должень быль, по ихъ мньнію, взглянуть на всъ явленія жизни, пауки, искусства съ точки зрънія единой философской системы, — въ то самое время человъкъ безъ солиднаго образованія, безъ вліятельныхъ связей, купецъ по происхожденію, но съ энергіей, умомъ и одаренный настоящими способностями къ общественной дъятельности, смъло, съ ихъ же одобренія, основаль знаменитый журналь «Московскій Телеграфъ» и сразу завоеваль положеніе. Этоть талантливый человъкъ быль Н. А. Полевой. Ему было съ небольшимъ 20 лътъ въ это время. Онъ шелъ паравнъ со своими читателями, училъ ихъ и самъ учился съ ними, но учился настойчиво и непрерывно, съ неослабъвающей ревностью, учился по книгь, учился въ живой бесьдь въ интеллигентныхъ кружкахъ. Писалъ онъ легко и свободно и писалъ, какъ следуетъ журналисту, рвшительно обо всемь: о театрв и о промышленности, о литературв, объ искусствъ и о политической экономіи, о Шекспиръ и о грамматикъ и проч. Его журналъ имълъ блестящій и заслуженный усиъхъ, потому что дъятельность его была истинно просвътительною дъятельностью для тогданіняго малообразованнаго общества. Въ литературъ онъ являлся сторонникомъ новаго въ то время направленія — романтизма, а въ исторін-противникомъ Карамзина. «Исторін Государства Россійскаго» онъ противоноставиль свою «Исторію русскаго народа»,— трудъ, при всъхъ его недостаткахъ, цънный въ нъкоторыхъ отношеніяхъ даже съ точки зрънія современной намъ исторической критики.

А литературныя предпріятія кружка шеллингіанцевъ одно за другимъ терпъли неудачи. «Мнемозина», сборникъ, задуманный ими, повидимому, былъ обставленъ самыми благопріятными условіями: онъ, въ самомъ дълъ, предлагалъ обществу новыя, неизвъстныя ему идеи; кромъ статей философскихъ, въ сборникъ были и статьи чисто литературныя: Кюхельбекеръ помъстилъ, напр., интересную статью о романтизмъ, Одоевскій выступилъ со своими романтическими разсказами, которыми впослъдствіи онъ пріобръль вполнъ заслуженную извъстность, какъ талантливый подражатель знаменитому иъмецкому фантасту Гофману. Но неумъніе приноровиться къ пониманію [публики, неумънье взять настоящій тонъ, не выше и не ниже ея пониманія, были причиною равнодушія общества въ «Мнемозинъ». Она имъла всего 157 подписчиковъ, тогда какъ рыльевскій сборникъ, «Полярная Звѣзда», о которомъ мы говорили выще, разошелся въ 3 недѣли въ 1500 экземплярахъ. Въ 1826 году въ Москву, какъ извѣстно, пріѣхалъ Пушкинъ. Шеллингіанцы задумали основать журналъ Пушкинъ познакомился съ ними, выразилъ сочувствіе ихъ будущему журналу и объщалъ свое участіе. Погодинъ, котораго они считали своимъ единомышленникомъ, былъ избранъ, какъ человъкъ трудолюбивый и практическій, редакторомъ: никто изъ нихъ не пожелаль взять на себя хлопотливую черную работу веденія журнала. Но и это предпріятіе потерпъло неудачу. «Общество русскихъ шеллингіанцевъ» въ это время уже не существовало: оно было закрыто самими участниками въ 25-мъ году. Кружокъ уже распадался; [нъкоторые изъ членовъ перевхали въ Петербургъ, къ срочной журнальной работъ они относились вяло, небрежно, а многіе и совсъмъ не принимали никакого участія въ журналъ. «Московскій Въстникъ» (такъ назывался ихъ журналъ) въ скоромъ времени прекратилъ свое существованіе, потому что Погодинъ, оставшись почти безъ всякой поддержки, не могъ вести журнала: онъ не имълъ ни энергіи ни способностей Полевого. По этимъ причинамъ русское шеллингіанство въз 20-хъ годахъ не получило широкаго распространенія. Но интересъ къ нему въ русской образованной молодежи держался еще долгое время.

Популяризировать идеи нъмецкой философіи было суждено слъдующему покольнію, учившемуся въ Московскомъ университетъ въ началъ 30-хъ годовъ. Оно начало также съ системы Шеллинга, но потомъ его симпатіями завладёлъ всецёло Гегель. Это была тоже дворянская молодежь, большею частью родовитая. Появленіе дворянскихъ детей въ университеть замечается съ половины 20-хъ годовъ. Эти юноши учатся не ради той или другой хлъбной карьеры, какъ разночинцы, и если въ нихъ обнаруживается желаніе заниматься наукой, то ихъ занятія совершенно безкорыстны. Получивъ дома хорошую, если не научную, то литературную подготовку и обыкновенно основательное знаніе иностранныхъ языковъ, принося изъ семей въ университетъ свое наивное міросозерцаніе, они представляли собой самую благодарную почву для насажденія идеалистическихъ философскихъ воззрвній. Горячее увлеченіе нвмецкою философіею вызывало въ нихъ естественную, но весьма нелегкую работу мысли: требовалось подвергнуть тщательному пересмотру и строгой критикъ всъ вынесенные изъ родного гнъзда взгляды на міръ Божій. Общій интересъ къ наукъ и трудность ея усвоенія вскоръ объединяли молодыхъ людей для совмъстной работы, и дъло кончалось обыкновенно тесной дружбой.

Такимъ именно образомъ составился знаменитый кружокъ Станкевича. Въ разное время въ него входили Бълинскій, поэтъ Красовъ, проф. Петровъ, В. Строевъ, Бодянскій, Ефремовъ, Клюшниковъ, К. Аксаковъ, Хомяковъ, В. П. Боткинъ, М. Бакунинъ, Грановскій, Кудрявцевъ, Катковъ, Кавелинъ и др. Станкевичъ и его друзья тоже начали съ изученія системы Шеллинга и увтровали во вст идеи, которыя находились въ обращеніи у ихъ предшественниковъ, членовъ кружка Одоевскаго и Веневитинова. По они не остановились на этой уже устартой для ихъ времени системт, которой все еще держались ихъ университетскіе учителя Павловъ и Надеждинъ, и обратились къ изученію системы Гегеля, господство которой въ Германіи началось съ 20-хъ гг. Здть особенно цтно то, что опих пошли дальше совершенно самостоятельно. «Станкевичъ быхъ первый

послѣдователь Гегеля въ кругу московской молодежи, — разсказываетъ Герценъ, — онъ изучилъ нѣмецкую философію глубоко и эстетически; одаренный необыкновенными способностями, онъ увлекъ большой кругъ друзей въ свое любимое занятіе. Кругъ этотъ чрезвычайно замѣчателенъ; изъ него вышла цѣлая фаланга ученыхъ, литераторовъ или профессоровъ, въ числѣ которыхъ были Бѣлинскій, Бакунинъ, Грановскій».

Система Гегеля была для своего времени самымъ умственнымъ явленіемъ въ Европъ. Въ Германіи, по словамъ Гервинуса, она сдълалась модой для дилетантовъ, обязанностью для вступавшихъ на службу, необходимостью для искавшаго занятіе. Она объщала дать все: искусство и науку, истинную церковь и истинное государство. Если върили въ эту всеобъемлющую систему нъмцы, какъ было не върить намъ? Германія была для насъ тогда главнымъ источникомъ научныхъ заимствованій. Но, кромѣ всего этого или, говоря върнъе, прежде всего, чтобы понять крайности философскихъ увлеченій нашей интеллигентной молодежи, надо ізнать то тяжелое положеніе, въ которомъ находился въ 30-хъ годахъ русскій юноша, если только у него являлись умственные интересы, возникали запросы на живую плодотворную дъятельность. «Продолжать было нечего, говоритъ Герценъ, -- кругомъ никто и ничто не звало живого человъка. Юноша, пришедшій въ себя и успъвшій оглядьться послъ школы, находился въ тогдашней Россіи въ положеніи путника, просыпающагося въ стени: ступай, куда хочешь, -- есть следы, есть кости погибнувшихъ, есть дикіе звъри и пустота во всъ стороны, грозящая тупой опасностью, въ которой погибнуть легко, а бороться невозможно. Единственная вещь, которую можно было продолжать честно и съ любовью — это ученье». И чемъ возвышение было ученье, чъмъ больше оно отрывало отъ земли, заставляло забывать объ окружающей неприглядной действительности, темъ охотиве отдавалось ему въ большинствъ случаевъ тогдашиее даровитое русское юношество. Что же удивительнаго въ томъ, что всеобъемлющая, многообъщавшая система Гегеля сдълалась для него предметомъ са-**≥ маго** пылкаго, самаго восторженнаго увлеченія и безпрерывныхъ горячихъ споровъ.

Интеллигентная жизнь русскаго общества въ 30-хъ гг. преимущественно сосредоточивалась въ Москвъ, въ кружкахъ университетской молодежи. На ряду съ кружкомъ Станкевича, державшимся философско-эстетического направленія, существовали другіе кружки, съ иными интересами и задачами. Наиболъе замъчательнымъ изъ нихъ быль кружокъ Герцена и Огарева, также образовавшійся въ университеть. Герценъ и Огаревъ-два друга съ дътскихъ лътъ, рано предоставленные обстоятельствами самимъ себъ, воснитались въ особой атмосферѣ теоретическихъ мечтаній. Еще въ дѣтской они «были Гракхами и Ріензи»; въ младшемъ возрасть, любуясь съ Воробьевыхъ горъ видомъ Москвы, они произнесли клятву отдать всв силы души на служеніе общему благу, на борьбу со зломъ; а жизнь, сурово встрътившая ихъ при самомъ выходъ изъ воротъ университета, закалила ихъ характеры и, дъйствительно, выработала изъ нихъ сильныхъ борцовъ. Къ молодому ихъ кружку принадлежали Сазоновъ, Сатинъ, В. Пасекъ, Павловъ, Кетчеръ, Сорокинъ, поэтъ Соколовскій и др. Дъятельность этого кружка, однако, была весьма непродолжительна. Онъ быль юнъ и состояль изъ горячихъ головъ. Идеи ихъ «были смутны», по выраженію самого Герцена. «Что мы собственно пропов'вдывали, - говорить онъ, - трудно сказать. Мы проповъдывали декабристовъ и французскую революцію, потомъ проповедывали сенсимонизмъ и ту же революцію, мы пропов'єдывали конституцію и республику, чтеніе политическихъ книгъ и сосредоточение силъ въ одномъ обществъ. Но пуще всего проповъдывали ненависть ко всякому насилію, ко всякому произволу. Общество въ сущности никогда не составлялось, но пропаганда наша пустила глубокіе корни во всі факультеты и далеко перешла университетскія стыны». Друзьямъ Станкевича не правилось направленіе кружка Герцена, который, въ свою очередь, критически относился къ исключительно умозрительному направленію философовъидеалистовъ. Одно у нихъ только могло быть общимъ — чувство недовольства настоящимъ, но это чувство ясно обозначилось у друзей Станкевича гораздо ноздиће, когда они выступили на литературное поприще и лицомъ къ лицу столкнулись съ грубою русскою действительностью. Теперь же они были далеки отъ выраженія какого-шоўзь недовольства дъйствительностью, потому что были далеки и отъ самой дъйствительности. Въ сущности и кружокъ Герцена занимался мечтами, которыя не переходили въ дъйствіе. Кары, которымъ подвергались его члены, были очень тяжелы, но онъ не соотвътствовали невиннымъ юношескимъ увлеченіямъ и свидътельствовали только о неразборчивой безпощадной суровости господствовавшей офиціальной системы. Къ тому же кружокъ не былъ прочно объединенъ, не отличался полной солидарностью интересовъ, и судьба вскоръ разбросала его членовъ въ разныя стороны.

Когда потомъ Герценъ, послъ невольныхъ странствованій по разнымъ провинціальнымъ городамъ русскимъ, снова (1839 г.) появился въ Москвъ, онъ нашелъ здъсь большія перемъны. Огаревъ тоже очутился въ Москвъ, послъ смерти отца; но «кругъ молодыхъ людей, составившійся около Огарева, товорить Герценъ, не быль нашъ прежній кругъ. Тонъ, интересы, занятія, — все измѣнилось. Друзья Станкевича были на первомъ планъ, Бакунинъ и Бълинскій стояли въ ихъ главъ, каждый съ томомъ Гегелевой философіи въ рукахъ и съ юношеской нетерпимостью, безъ которой нъть кровныхъ, страстныхъ убъжденій, провозглашали: «Нътъ философіи, кромь Гегеля, и мы пророки его». Въ какой степени сильно было увлечение этой молодежи системой знаменитаго берлинскаго профессора и какъ эта система дъйствовала на нее, видно изъ дальнъйшаго разсказа Герцена. «Нътъ параграфа,— разсказываетъ онъ,— во всъхъ трехъ частяхъ логики, въ двухъ эстетики, энциклопедіи и пр., который бы не былъ взять отчаянными спорами нъскодькихъ ночей»... «Всъ ничтожнъйшія брошюры, выходившія въ Берлинт, и въ другихъ губернскихъ и увздныхъ городахъ немецкой философіи, где только упоминалось о Гегелъ, выписывались, зачитывались до дыръ, до пятенъ, до паденія листовъ въ нъсколько дней»... «Молодые философы приняли какой-то условный языкъ; они не переводили на русское, а перекладывали цъликомъ, да еще для большей легкости оставляя всъ латинскія слова in crudo, давая имъ православныя окончанія и семь русскихъ падежей»... «Астрономъ Перевозчиковъ называлъ это «птичьимъ языкомъ». «Никто въ тъ времена не отрекся бы отъ подобной фразы: «Конпресцирование абстрактныхъ идей въ сферъ пластики представляетъ ту фазу самоищущаго духа, въ которой онъ, опредъляясь для себя, потенцируется изъ естественной имманентности въ гармоническую сферу образнаго сознанія въ красотъ»... «Рядомъ съ испорченнымъ языкомъ шла другая ошибка, болье глубокая. Отношение къ жизни, къ дъйствительности стало школьнымъ, книжнымъ; это было то ученое пониманіе простыхъ вещей, надъ которымъ такъ геніально сміялся Гёте въ своемъ разговоръ Мефистофеля со студентомъ. Все въ самомъ дълъ непосредственное, всякое простое чувство было возводимо въ отвлеченныя категоріи и возвращалось оттуда безъ капли живой крови блъдной алгебраической тънью. Во всемъ этомъ была своего рода наивность, потому что все это было совершенно искренно. Человъкъ. который шель гулять въ Сокольники, шель для того, чтобы отдаваться пантеистическому чувству своего единства съ космосомъ, и ссли ему попадался по дорогъ какой-нибудь солдатъ подъ хмелькомъ или баба, вступившая въ разговоръ, философъ не просто говорилъ съ ними, но опредълялъ субстанцію народную въ ея непосредственномъ и случайномъ явленіи. Самая слеза, навертывавшаяся на въкахъ, была строго отнесена къ своему порядку, къ «гемюту» или къ «трагическому въ сердцъ»... «То же въ искусствъ. Знаніе Гёте, особенно второй части Фауста (оттого ли, что она хуже первой, или оттого, что труднъе ея) было столько же обязательно, какъ имъть платье. Философія музыки была на первомъ планъ. Разумъется, о Россини и не говорили, къ Моцарту были снисходительны, хотя и находили его дътскимъ и бъднымъ, зато производили философскія слъдствія надъ каждымъ аккордомъ Бетховена и очень уважали Шуберта не столько, думаю, за его напъвы, сколько за то, что онъ бралъ философскія темы для нихъ, какъ «Всемогущество Божіе» и «Атласъ». Наравит съ италіанской музыкой делила опалу французская литература и вообще все французское, а по дорогъ и все политическое».

«Отсюда легко понять поле, на которомъ мы должны были непремѣнно встрѣтиться и сразиться. Пока пренія шли о томъ, что Гёте объективенъ, по что его объективность субъективна, тогда какъ-Шиллеръ поэтъ субъективный, но его субъективность объективна и vice versa, все шло мирно. Вопросы, болѣе страстные, не замедлили явиться». Но для успъха въ борьбъ съ противниками Герцену необходимо было овладъть ихъ оружіемъ, необходимо было приняться за изученіе системы Гегеля. Отличаясь необыкновенными способностями, онъ очень быстро познакомился съ ея основными положеніями, но сдѣлалъ изъ нихъ совсѣмъ иные выводы: вмѣсто полнаго примиренія съ дѣйствительностью, къ которому пришли московскіе философы, онъ пришелъ къ признанію необходимости борьбы съ нею. «Философія Гегеля,— говоритъ онъ,— составляеть алгебру революціи, она необыкновенно освобождаетъ человѣка и не оставляеть камня на камнѣ отъ міра христіанскаго, отъ міра преданій, пережившихъ себя. Но она, можетъбыть, съ намѣреніемъ дурно формулирована».

Вооружившись философскимъ знаніемъ, Герценъ бросился битву со своими противниками, съ Бакунинымъ и Бълинскимъ, главными представителями въ это время гегеліанства, дошедшими подъ вліяніемъ его до ультра-консервативныхъ, узко-патріотическихъ возэрвній. Бакунинъ, за отъвздомъ за границу и смертью Станкевича, быль теперь настоящимъ руководителемъ философскаго кружка, а временнымъ центромъ, около котораго онъ сгруппировался, — Огаревъ, съ его благодушнымъ настроеніемъ и проповъдью резиньяціп. Но предоставимъ дальнъйшій разсказъ объ этомъ споръ самому Герцену. «Философская фраза, надълавшая всего больше вреда, и на которой ивмецкіе консерваторы стремились помирить философію съ политическимъ бытомъ Германіи: «все дійствительное разумно», была иначе высказанное начало достаточной причины и соотвътственности логики фактовъ». «Но если существующій общественный порядокъ оправдывается разумомъ, то и борьба противъ него, если только она существуеть, оправдана». Такъ Герценъ ранбе, чъмъ ктолибо изъ русскихъ гегеліанцевъ, върно понялъ эту основную идею всей системы Гегеля. Но Бълинскій понималь ее въ своемъ увлеченіи въ смыслѣ полнаго оправданія всего существующаго и примиренія съ нимъ. «Бълинскій, — разсказываеть далье Герценъ, — самая дъятельная, порывистая, діалектически страстная натура бойца, проповъдывалъ тогда индъйскій покой созерцанія и теоретическое изученіе витьсто борьбы. Онъ въроваль въ это воззръніе и не блітдивль ни лередъ какимъ послъдствіемъ, не останавливался ин передъ мораль, \$

нымъ приличіемъ ни передъ мивніемъ другихъ, котораго такъ страшатся люди слабые и несамобытные, въ немъ не было робости, потому что онъ былъ силенъ и искрененъ; его совъсть была чиста.

- «— Знаете ли, что съ вашей точки зрвнія,—сказаль я ему, думая поразить его моимъ ультиматумомъ, — вы можете доказать, что порядокъ, подъ которымъ мы живемъ, разуменъ?
- «— Безъ всякаго сомнѣнія,—отвѣтилъ Бѣдинскій и прочелъ мнѣ «Бородинскую годовщину» Пушкина.

«Этого я не могъ вынести, и отчаянный бой закипълъ между нами. Размолвка наша дъйствовала на другихъ, кругъ распадался на два стана. Бакунинъ хотълъ примирить, объяснить, заговорить, но настоящаго мира не было. Бълинскій раздраженный и недовольный уъхалъ въ Петербургъ и оттуда далъ по насъ послъдній яростный залиъ въ статьъ, которую назвалъ «Бородинской годовщиной».

«Я прервалъ съ нимъ тогда всѣ сношенія. Бакунинъ хотя и спорилъ горячо, но сталъ призадумываться»... «Бѣлинскій упрекалъ его въ слабости, уступкахъ и доходилъ до такихъ преувеличенныхъ крайностей, что пугалъ своихъ собственныхъ пріятелей и почитателей. Хоръ былъ за Бѣлинскаго и смотрѣлъ на насъ свысока, гордо пожимая плечами и находя насъ людьми отсталыми»...!

Знакомство съ дичностью и дъятельностью Бълинскаго, съ исторіей развитія его взглядовъ, у насъ еще впереди,— въ дальнъйшемъ изложеніи мы увидимъ, какія перемьны въ настроеніи и взглядахъ переживалъ Бълинскій. Съ М. Бакунинымъ намъ придется встрътиться только мелькомъ, а потому мы считаемъ нелишнимъ дать о немъ нъкоторыя свъдънія, сообщаемыя Герценомъ.

«Бакунинъ, кончивъ курсъ въ артиллерійскомъ корпусѣ, былъ выпущенъ въ гвардію офицеромъ. Его отецъ, говорять, сердясь на него, самъ просилъ, чтобы его перевели въ армію. Брошенный въ какой-то потерянной оѣлорусской деревнѣ со своимъ паркомъ, Бакунинъ одичалъ, сдѣлался нелюдимымъ, не исполнялъ службы и цѣлые дни лежалъ въ тулупѣ на своей постели. Начальникъ парка жалѣлъ его, но дѣлать было нечего; онъ ему папомпилъ, что падобно или служить или идти въ отставку. Бакунипъ не подозрѣвалъ, что онъ на это имѣеть право, и тотчасъ попросиль уволить его. Получивъ охъ

ставку, Бакунинъ прівхалъ въ Москву. Съ этого времени для Бакунина началась серьезная жизнь. Онъ прежде ничъмъ не занимался, ничего не читалъ и едва зналъ по-нъмецки. Съ большими діалектическими способностями, съ упорнымъ, настойчивымъ даромъ мышленія, онъ блуждалъ безъ плана и компаса въ фантастическихъ построеніяхъ и научно-дидактическихъ попыткахъ. Станкевичъ понялъего таланты и засадилъ его за философію. Бакунинъ по Канту и Фихте выучился по-нъмецки и потомъ принялся за Гегеля, которагометоду и логику онъ усвоилъ въ совершенствъ. И кому не передавалъ онъ ее потомъ? Намъ и Бълинскому, дамамъ и Прудону».

Герценъ, какъ видимъ, безпристрастно и върно оцънивалъ таланты и дъятельность своихъ противниковъ, положительныя и отрицательныя стороны вліянія на нихъ философскихъ занятій. Онъ и самъ, подобно Бакунину, «безъ плана и компаса» долго блуждалъ въ фантастическихъ построеніяхъ, послъдовательно переживая юпошески восторженный отвлеченный героизмъ подъ вліяніемъ Шиллера и нъкоторыхъ условій воспитанія и религіозно-мистическое настроеніе подъ вліяніемъ встръчъ съ Nathalie, съ архитекторомъ-мистикомъ Витбергомъ, и чтенія мистическихъ книгъ въ Вяткъ. Въ освободительной философіи Гегеля теперь онъ нашелъ «точки опоры», которыя дали ему возможность построить ясно сознанное, цъльное, опредъленное міровоззръніе. Это міровоззръніе упрочилось въ немъ еще болъе, когда онъ вскоръ, закинутый судьбою въ Новгородъ, познакомился съ лъвыми гегеліанцами и въ особенности съ Фейербахомъ.

٧I.

## П. Я. Чаадаевъ.

Всевышней волею небесъ Рожденъ въ оковахъ службы царской: Онъ въ Римъ былъ бы Брутъ, въ Аеинахъ—Периклесъ, У насъ—онъ офицеръ гусарскій.

("Къ портрету П. Я. Чаадаева". Пушкинъ. 1817 г.).

Прерывая изложение исторіи московскихъ кружковъ для того, чтобы познакомить читателя съ выдающимся по уму и образованію писателемъ 30-хъ годовъ и вліятельнымъ другомъ Пушкина ІІ. Я. Чаадаевымъ, мы не нарушаемъ цъльности нашего разсказа, а лишь дълаемъ къ нему необходимое дополнение. Случайно уцълъвший отъ гибели въ 1825 г. дъятель александровского періода П. Я. Чаадаевъ, по словамъ А. Н. Пыпина, служить однимъ изъ тъхъ звеньевъ, которыя связали двъ стадіи нашего общественнаго развитія: эпоху 20-хъ съ эпохой 40-хъ годовъ. Правда, онъ одинъ разъ только нопробоваль заговорить громко на всю спавшую въ 30-хъ годахъ Россію, но слово его прозвучало сильно. «Это былъ выстрѣлъ, раздавшійся въ темную ночь, -- гоборить Герценъ, -- тонуло ли что и возвъщало свою гибель, быль ли это сигналь, зовъ на помощь, въсть объ утръ или о томъ, что его не будетъ, -- все равно, надобно было проснуться. Что, кажется, значить два-три листа, помѣщенныхъ въ ежемъсячномъ обозръніи? (Здъсь идеть ръчь о «Философическомъ письмъ» Чаадаева, напечатанномъ въ 36 г. въ «Телескопъ»). А между тъмъ такова сила ръчи сказанной, такова мощь слова въ странъ, молчащей и не привыкнувшей къ независимому говору, что письмо Чаадаева потрясло всю мыслящую Россію... Послѣ «Горя оть ума» не было ни одного литературнаго произведенія, которое сдълало бы такое сильное впечатлъніе».

Имя Чаадаева всёмъ извёстно. Оно увёковёчено въ нашей литературё чудными стихотворными посланіями великаго поэта, въ ко-

Нелидовъ. Очерки по ист. нов. рус. литер.

торыхъ онъ съ «вольнолюбивыми мечтами» и страстнымъ желаніемъ-«посвятить отчизнъ высокіе порывы души» соединяеть искреннее, глубокое чувство къ вдохновлявшему его въ то время другу. «мечтатель», то «мудрецъ», по выраженію Пушкина, Чаадаевъ сыгралъ очень видную роль въ исторіи нашего общественнаго развитія. Съ его именемъ связано много серьезныхъ вопросовъ, разработкою которыхъ занималась тогдашняя образованная часть русскаго общества и ученые спеціалисты. Изъ его сочиненій было напечатано только одно-«Философическое письмо». Смълые взгляды, развитые въ немъ, такъсильно всколыхнули сонное теченіе русской жизни, дали такой толчокъ общественной мысли, что и эта небольшая статья, какъ справедливо отмъчено Герценомъ, является значительною въ исторіи нашей общественной жизни. Но главное значение его дъятельности заключается въ личномъ вліяніи на современниковъ: оно началось съ конца второго десятилътія и продолжалось въ 20-хъ, 30-хъ и 40-хъ годахъ. Чаадаевъ принималъ почти все время дъятельное участіе въ живыхъ бесъдахъ и горячихъ кружковыхъ спорахъ, которые при отсутствіи въ то времи свободной печати, имъли огромное общественное значение. «Тридцать лътъ сряду, -- говоритъ одинъ изъ современниковъ, — въ обветшалой своей квартиръ изъ трехъ небольшихъ комнатъ принималъ Чаадаевъ у себя еженедъльно своихъ многочисленныхъ знакомыхъ. Вся Москва, какъ говорится фигурально, знала, любила и уважала его». Всъ пріъзжія знаменитости перебывали у него. Его образованный умъ, смълый, независимый образъ мыслей и благородное отзывчивое сердце внушали всемъ невольное чувство любви и уваженія къ его личности.

Чаадаевъ развивался во второе и третье десятильтие XIX въка. Юношей вступаеть онъ въ военную службу: войны и походы знакомять его непосредственно съ умственною и политическою жизнью Европы. Принадлежа къ той части гвардейскихъ офицеровъ, которая вернулась въ 1816 г. изъ-за границы совершенно неузнаваемою, Чаадаевъ всецьло раздыялъ ея взгляды и убъжденія. Извъстно, что это была лучшая передовая часть русскаго общества. Нравственная высота и стойкія гражданскія убъжденія служили отличительными мертами людей этого круга. Среди разныхъ политическихъ и обще-

ствепныхъ вопросовъ, занимавшихъ умы ихъ, однимъ изъ самыхъ главныхъ былъ вопросъ объ освобождении крестьянъ. Порабощение народа, невъжество, грубость нравовъ глубоко возмущали ихъ. Эта молодежь давала тонъ въ столичномъ и провинціальномъ обществъ въ 20-хъ годахъ. Ей подражали заурядные люди. Извъстно также, что въ 26-мъ году, послъ катастрофы, вдругъ опустъла общественная жизнь въ Россіи, замерли живыя начала ея.

Чаадаевъ, одинъ изъ типичныхъ представителей этой молодежи, былъ образованнъйшимъ человъкомъ своего времени. Аристократическое происхожденіе, красивая наружность, безукоризненная утонченность манеръ, гордый независимый умъ, блестящее остроуміе дълали его привлекательнымъ въ обществъ. Ему предстояла блестящая служебная карьера уже по одному тому, что онъ имълъ большія связи въ высшихъ сферахъ. Но --- «чинъ следовалъ ему, онъ службу вдругъ оставилъ». 2 января 1821 г. Чаадаевъ писалъ своей теткъ, которая воспитала его, что онъ подалъ просьбу объ увольнении отъ службы. И это случилось въ тотъ самый моменть, когда его хотъли назпачить флигель - адъютантомъ къ государю, послѣ извѣстной поъздки его въ Троппау. Высокое назначение должно было состояться по ходатайству кн. Васильчикова. Чаадаевъ говорить въ своемъ письмъ: «я счелъ болъе забавнымъ пренебречь этою милостью, нежели добиваться ея. Мнъ было пріятно выказать пренебреженіе людямъ, пренебрегающимъ всѣми...» «Въ сущности, надо сознаться, я очень доволенъ, что мнъ удалось отдълаться отъ благодъянія, такъ какъ-скажу откровенно-нъть на свъть человъка столь высокомърнаго, какъ Васильчиковъ, и моя отставка будетъ настоящимъ сюрпризомъ для него. Вы знаете, что я слишкомъ честолюбивъ, чтобъ гоняться за чьей-нибудь милостью и за пустымъ почетомъ, связаннымъ съ нею...» «Мнъ еще пріятнье въ этомъ случав видъть злобу высокомърнаго глупца». Въ концъ письма Чаадаевъ сообщалъ теткъ о своемъ намъреніи навсегда убхать въ Швейцарію. По разнымъ причинамъ оставаться въ Россіи онъ находилъ для себя неудобнымъ. Въ Чаадаевъ мы встръчаемся съ тъмъ строемъ мысли, съ тъмъ характеромъ убъжденій, съ тъмъ настроеніемъ, которые отличали лучшихъ людей александровскаго времени. Не даромъ онъ былъ «цълътелемъ душевныхъ силъ» молодого Пушкина. Къ нему обращаясь, Пушкинъ говорилъ:

"Но въ насъ кипять еще желанья, Подъ гнетомъ власти роковой Нетерпъливою душой Отчизны внемлемъ призыванья, Мы ждемъ, съ томленьемъ упованья, Минуты вольности святой, Какъ ждеть любовникъ молодой Минуты сладкаго свиданья. Пока свободою горимъ, Пока сердца для чести живы, Мой другь, отчизнъ посвятимъ Души прекрасные порывы. Товарищъ, въры: взойдетъ она, Заря пленительного счастья, Россія вспрянеть ото сна И свергнеть иго самовластья"...

Но съ начала 20-хъ гг. Чаадаевъ переживаетъ мучительный періодъ душевной раздвоенности, подпавъ подъ вліяніе религіозно-мистического движенія, въ особенности сочиненій мистика Юнга-Штиллинга. Извъстно, что послъ наполеоновскихъ войнъ это движеніе, поддерживаемое правительствами, какъ противовъсъ революціоннымъ идеямъ, охватило значительную часть европейскаго и русскаго общества. Самъ Александръ I, за нимъ его дворъ, многіе изъ сановниковъ и духовенства были увлечены имъ. Это былъ періодъ «Библейскаго общества», журнала «Сіонскій Въстникъ», посвященнаго І. Христу, распространенія народныхъ мистическихъ книгъ, — періодъ возрожденія масонства, сильнаго интереса къ сочиненіямъ Штиллинга, Экарстгаузена, г-жи Гюйонъ, Таулера, Дю-туа и др. мистиковъ. Ученіе ихъ, близкое къ духовному христіанству, сводившее все христіанство къ этикъ, преисполнено, однако, мистическимъ элементомъ, върою въ возможность раскрытія міровыхъ тайнъ, невъдомыхъ разуму, съ помощію одного религіознаго чувства, — в рою въ возможность непосредственнаго общенія съ божествомъ. Метафизика этого ученія соединяеть чистый спиритуализмъ христіанства съ грубо-чувственными представленіями о загробной жизни и другими нелѣпыми суевъріями. Юнгъ-Штиллингъ яркой картиной загробныхъ мукъ въ духъ средневъковой мистики угрожаетъ людямъ, стараясь понудить ихъ къ очищенію отъ гръха, къ подавленію всъхъ чувственныхъ побужденій.

Когда это движеніе въ Россіи перешло въ руки передовой молодежи и начало пріобрѣтать преимущественно характеръ просвѣтительный, оно, какъ извѣстно, внушило правительству опасенія, тотчасъ принятыми репрессивными мѣрами было подавлено и пошло на убыль (см. живой разсказъ въ «Повѣсти о самомъ себѣ» Никитенка).

Мистицизмъ, Говладъвшій Чаадаевымъ особенно въ періодъ его пребыванія за границей, исходиль изъ этого источника. Продолжительная бользнь, сопровождаемая сильнымъ нервнымъ разстройствомъ, мучительное состояніе духа мішали ясности мысли и, разумітется, не мало способствовали успъшному дъйствію мистическихъ сочиненій. Юнгъ-Штиллингъ, терроризировавшій своихъ читателей страхомъ смерти, запугалъ и Чаадаева. По разсказу г. Гершензона, онъ былъ всецьло охвачень этой тревогой \*). Онь увлекается мистическимь идеаломъ сліянія человъка съ Богомъ, ждеть своего перерожденія, то ликуеть, предчувствуя его близость, то впадаеть въ отчаяніе, теряя на него надежду. Но мистицизмъ, однако, не вытравилъ изъ души его общественные интересы, хотя и отодвинуль ихъ временно на второй планъ. Г-нъ Гершензонъ говорить, что переломъ въ міровоззръніи Чаадаева направиль его общественный интересь по другому руслу, и приводить далбе рекомендательное письмо, данное Чаадаеву англійскимъ миссіонеромъ Ч. Кукомъ, къ нъкоему Марріоту въ Лондонъ, такъ какъ Чаадаевъ ъхалъ въ Англію съ цълію изученія причинъ нравственнаго благосостоянія Англіи и съ мыслью привить ихъ къ Россіи. Письмо это было найдено у него въ 26-мъ году, при аресть его во время возвращенія въ отечество. На допрось Чаадаевъ показаль, что познакомился съ Кукомъ во Флоренціи, при его

<sup>\*)</sup> Желающимъ познакомиться съ этимъ періодомъ жизни Ч. мы рекомендуемъ прекрасную статью М. О. Гершензона: "Молодость Чаадаева" ("Научное Слово", кн. VI 1905 г.). Статья написана по новымъ біографическимъ даннымъ, полна и новизны и глубокаго интереса.

проъздъ изъ Герусалима во Францію. «Такъ какъ всъ его мысли и весь кругъ дъйствій обращены были къ религіи, то всъ разговоры мои съ нимъ, — говорилъ Чаадаевъ, — относились до сего предмета. Благоденствіе Англіи приписываль онъ всеобще распространенному тамъ духу въры. Я же съ своей стороны говорилъ ему съ горестью о недостатить въры въ народъ русскомъ, особенно въ высшихъ классахъ. По сему случаю далъ онъ мнъ письмо къ пріятелю своему въ Лондонъ, чтобъ онъ могъ познакомить меня более съ нравственнымъ расположеніемъ народа въ Англіи». Г-нъ Гершензонъ весьма основательно указываеть на эти факты, какъ на свидътельство пережитаго Чаадаевымъ душевнаго переворота, который отразился и въ его сочиненіяхъ: мысль о томъ, что высокое культурное развитіе западныхъ народовъ объясняется исключительно будто бы ихъ сильною върою и есть результать одного христіанства, дъйствительно, является основною мыслью «Философическихъ писемъ» Чаадаева. Весьма возможно, что Юнгъ Штиллингъ былъ главнымъ виновникомъ переворота, происшедшаго въ душь Чаадаева, и окончательнымъ насадителемъ религіозной идеи. Но указанія другихъ изследователей на вліянія французскихъ писателей: Де-Местра и Бональда, на вліянія іезуитовъ, действовавшихъ съ большимъ успъхомъ среди аристократическаго общества въ Россіи, —вліянія, которыя объясняють наклонность Чаадаева именно къ католицизму, ярко обнаружившуюся въ его «Философическихъ письмахъ», врядъ ли могутъ быть устранены. Чаадаевъ еще въ ранней юности собраль значительное количество книгь религіознаго содержанія. Этотъ особенный интересъ къ религіознымъ вопросамъ объясняется общимъ характеромъ времени и средою. Чаадаевъ получилъ типичное воспитание того общественнаго круга, въ которомъ шла тогда сильная пропаганда католическихъ идей и притомъ исключительно французская. Французскій языкъ и французская литература, пользовавшіеся у насъ съ половины XVIII въка особымъ предпочтеніемъ и утратившіе нъсколько силу своего обаннія въ годы борьбы съ Наполеономъ, снова пріобръли власть надъ нашимъ обществомъ по окончаніи ея. Чаадаевъ и въ своихъ сочиненіяхъ и въ замѣткахъ своего дневника преимущественно употребляль французскій языкъ. Видно, что онъ быль для него наиболье привычнымь и удобнымь средствомь выраженія мысли, какъ и для Пушкина и для многихъ русскихъ людей этого круга \*). Трудно себъ представить, чтобы Чаадаевъ могъ избъжать вліянія указанныхъ выше знаменитыхъ французскихъ писателей, проводившихъ въ своихъ сочиненіяхъ католическія идеи. Какъ образованнъйшій человъкъ своего времени, онъ смотръль на католицизмъ, конечно, не съ въроисповъдной точки зрънія, его интересъ къ нему былъ гораздо шире. На него, какъ видно изъ «Философическихъ писемъ», дъйствовала историческая сторона католицизма — его цивилизующая сила въ прошломъ Европы, о которой свидътельствуеть исторія, его могущественная церковная организація, его талантливые представители, — однимъ словомъ, все то, что такъ обаятельно дъйствовало въ то время на наиболъе развитыхъ и одаренныхъ людей и въ Европъ и у насъ. «Возстановленіе религіи послъ революціоннаго погрома и потомъ реставрація, -- говорить Пыпинъ, -- повели къ замъчательному распространенію католическихъ идей, которыя снова получили роль въ политикъ и въ общественной жизни, въ литературъ и въ наукъ. Литература временъ реставраціи въ особенности окрашена была этимъ католическимъ колоритомъ: Де-Местръ, Бональдъ, Ламенне, Шатобріанъ, Мишо, писатели европейской славы, возвеличивали католическіе принципы въ общественной философіи, въ исторіи, съ оттънками, которые могли удовлетворять различнымъ вкусамъ и требованіямъ. Поэтизированіе среднихъ въковъ, составлявшее одну изъ главныхъ особенностей романтизма, и нъмецкаго и французскаго, было особенно на руку католицизму, и извъстно, что это направление производило множество обращеній въ католицизмъ даже въ протестантской Германіи, и именно въ томъ образованномъ кругу, гдв теоретическія соображенія». могли сильнее действовать въ то время въ высшемъ обществъ католицизмъ нашелъ многихъ явныхъ и тайныхъ последователей. И хотя въ этомъ религіозномъ движеніи, достаточно пестромъ, католическія идеи встръчались съ протестантскими, съ методизмомъ и съ различной мистикой, но онъ едва ли не были господствующими, вследствіе господства у насъ

<sup>\*)</sup> Въ 1830 году Пушкинъ въ письмѣ къ Чаадаеву пишетъ: "Je vous parlerai la langue de l'Europe; elle m'est plus familière que la nôtre..."

французскаго языка и литературы. По всёмъ этимъ соображеніямъ, «удивительно начитанный» съ юныхъ лётъ, Чаадаевъ не могъ избёжать французскихъ вліяній, и, по всей вёроятности, ими-то и была подготовлена нервная воспріимчивая патура его для воздёйствія на нее религіозно-мистическихъ сочиненій Юнга-Штиллинга.

Возвратившись въ Россію, Чаадаевъ не нашелъ ни прежнихъ друзей своихъ ни того общественнаго оживленія, которымъ отличались предшествующіе годы. «Друзья его, —разсказываетъ Герценъ, были на каторжной работъ. Онъ сначала оставался со всъмъ одинъ въ Москвъ, потомъ вдвоемъ съ Пушкинымъ, наконецъ, втроемъ съ Пушкинымъ и Орловымъ. Чаадаевъ показывалъ часто, послъ смерти обоихъ, два пебольшія пятна на стънъ, надъ спинкой дивана, тутъ они прислоняли голову». Тяжелая атмосфера охватила его, и онъ повелъ жизнь затворника, продолжавшуюся до 30-го года. Около этого времени и написаны его «письма», изъ которыхъ одно было напечатано въ 36-мъ году. Оно затрогивало важные исторические вопросы, ръшеніе которыхъ какъ разъ стояло на очереди у тогдашнихъ русскихъ историковъ-шеллингіанцевъ.

Самъ Шеллингъ немного говорить объ исторіи человѣчества. Но его философія тождества природы и духа допускаеть свободное перенесеніе законовъ развитія міра въ исторію человѣчества. Поэтому нѣсколько мыслей, попутно брошенныхъ Шеллингомъ, объ историческомъ процессѣ дали возможность его нѣмецкимъ и русскимъ послѣдователямъ развить ихъ, сдѣлать на основаніи ихъ новыя историческія построенія и поставить важные историческіе вопросы. Подъвліяніемъ идей Шеллинга у насъ впервые были поставлены на разсмотрѣніе слѣдующіе вопросы: можно ли признать историческій процессъ закономѣрнымъ и цѣльнымъ, подобно міровому процессу? Заслуживаеть ли исторія названія науки? Какъ построить ея важнѣйшіе моменты? Какъ примирить съ закономѣрностью историческаго процесса идею личной свободы и нравственнаго достоинства? Постановка этихъвопросовъ повела къ философской разработкѣ русской исторіи и положила начало новому періоду нашей исторіографіи, отличающемуся болѣе научнымъ пониманіемъ задачъ исторіи. Здѣсь кончился карам-

зинскій періодъ сентиментально-художественнаго назидательнаго изображенія событій.

Но самое начало новаго направленія нашей исторической науки не отличалось научною строгостью, и у нъкоторыхъ историковъ-шеллингіанцевъ страдало большими недостатками, особенно у историковъпанегиристовъ господствовавшей «системы». Указанная шеллингіанская аналогія между міровымъ процессомъ и процессомъ развитія человъчества давала возможность злоупотреблять сопоставленіями частныхъ чертъ изъ міра явленій физическихъ, біологическихъ, антропологическихъ, съ отдъльными фактами исторіи. Пзвъстный уже намъ профессоръ исторіи и журналисть М. Погодинъ дѣлитъ, напр., историческія происшествія, какъ растенія или минералы, на роды, разности; народы у него, подобно лицамъ, вступаютъ между собою въ бракъ или являются вдовыми, безбрачными; государства иногда спять, чтобы возстановить свои силы; полярность шеллинговыхъ силъ природы, центробъжной и центростремительной, отражается у него на исторіи Европы. Исторія всякаго государства есть не что иное, какъ развитіе его начала, по митнію Погодина. Настоящая и будущая его исторія происходить изъ начала такъ, какъ изъ съмени вырастаетъ дерево. Для Погодина, впрочемъ, не существовала и идея закономърности исторического развитія, и онъ сильно гръшилъ противъ науки, прилагая повсюду къ историческимъ событіямъ телеологическій принципъ. Патріотическое чувство, вполнъ согласное съ духомъ времени, побуждало его видъть въ русскомъ народъ народъ избранный, съ высокимъ предназначениемъ къ всемірно-исторической роли въ будущемъ, а въ его исторіи — средство къ осуществленію той великой цьли, къ которой ведеть его само Провидъніе. «Исторіей всякаго народа, по его мнънію, руководитъ Провидъніе, но русской въ особенности»... «Пи одна исторія не заключаеть въ себъ столько чудеснаго. Сколько событій долженствовало въ ней быть непременно, чтобъ она получила тотъ видъ и характеръ, какой имъетъ!..» «Такой великій и сильный народъ неизовжно долженъ совершить что-инбудь на пользу общую, потому что Провидъніе никогда не обманывается». Изъ следующихъ примеровъ мы увидимъ, какъ смотритъ на событія и разсуждаеть о нихъ Погодинь. Олехъ оросиль Новгородь. Этоть факть приводить историка въ трепеть. «Минута неизвъстности! восклицаеть онъ. Съмя предано произволу вътровь!» Но Само Провидъніе несеть его въ Кіевъ, потому что тамъ должна начаться русская исторія, чтобы не зависъть отъ исторіи Запада, какъ это непремънно случилось бы въ Новгородъ. Или другой примъръ: воть пресъкся родъ московскихъ великихъ князей. По мнѣнію Погодина, онъ пресъкся очень цълесообразно: не случись этого, не было бы дома Романовыхъ, не было бы Петра. «Какова связь между смертью въ Угличъ семилътняго царевича Дмитрія, восклицаеть онъ, и реформаціей Петра!» Патріотизмъ Погодина часто переходитъ въ національное самомнъніе. «Что есть невозможнаго для русскаго государства? спрашиваеть онъ. Одно слово и цълая имперія не существуеть, одно слово—стерта съ лица земли другая, слово— и вмъсто нихъ возникаеть третья отъ Восточнаго океана до Адріатическаго моря!..» «Будущая судьба міра зависитъ отъ Россіи»...

Историкъ Кавелинъ справедливо замъчаетъ по поводу точки зрънія Погодина на событія, что, къ сожальнію, ему «ни одного раза не пришло на мысль взглянуть на всё эти факты съ другой стороны, наоборотъ»... т.-е. обратить средство въ причину, а цъльвъ следствіе. Верное объясненіе погодинской философіи исторіи даеть другой историкъ, П. Н. Милюковъ, говоря, что «она вытекала не изъ историческаго изученія, а, съ одной стороны, изъ философскихъ мечтаній юности, съ другой — изъ сознательнаго желанія сдълать россійскую исторію охранительницею и блюстительницею общественнаго спокойствія». Историческіе взгляды Погодина, очевидно, были въ полномъ согласіи съ господствовавшей «системой офиціальной народности», построенной на знакомыхъ намъ началахъ, заложенныхъ еще Карамзинымъ. Такимъ образомъ ученые патріоты николаевскаго періода, въ родѣ Погодина, не отличались научностью пріемовъ и съ помощью новыхъ философскихъ построеній защищали старыя, обветшалыя идеи.

Система взглядовъ, съ которою выступилъ Чаадаевъ въ 1836 г. въ печати, была совершенно противоположна консервативно-патріотическому направленію, принятому тогда въ русской исторической натей и литературъ. Главное содержаніе его «Философическаго

письма» заключается въ желаніи показать, какъ низокъ нашъ умственный уровень вследствіе тяготьющаго надъ нами рабства и въкового отчужденія отъ западной цивилизаціи. У насъ, по его мнѣнію, отсутствують руководящія идеи, ніть хорошаго распредівленія жизни, порядка, хорошихъ навыковъ, которые дають уму приволье, душъ правильное движеніе. У насъ даже нътъ начальныхъ общественныхъ идей: долга, закона, правды. Мы какія-то потерявшіяся существа. Находясь между Востокомъ и Западомъ, мы должны бы соединять два начала разумънія: воображеніе и разсудокъ. Но мы отшельники въ міръ: ничего не взяли и ничего ему не дали. Связь съ «растлънной Византіей» и татарское иго, по мнінію Чаадаева, были причинами, поставившими насъ внъ историческихъ идей, развивавшихся на Западъ. На Западъ христіанство имъло громадное вліяніе на ходъ европейской жизни. Современная европейская цивилизація, говоритъ онъ, есть продукть исключительно христіанства: оно создало особый кругъ идей, извъстную нравственную атмосферу, которая связала всъ народы. Они пятнадцать въковъ молились на одномъ языкъ, покорялись одной нравственной власти, имъли одно убъждение. Средние въка у Чаадаева представляють чуть не полное осуществление христіацскаго идеала. Эпоха возрожденія дала только, какъ онъ думаеть, формы прекраснаго, которыхъ искало христіанство. «Философическое» и литературное развитіе ума и образованіе нравовъ подъ вліяніемъ религіи заканчиваеть исторію Европы, которая, говорить онъ, имфеть такое же право на название священной, какъ и исторія древняго избраннаго народа. Чаадаевъ не допускаетъ мысли, чтобы мы могли болъе или менъе скоро усвоить себъ европейскій прогрессъ, совершавшійся медленно и подъ вліяніемъ католичества. Въ окончательномъ выводъ онъ предлагаетъ намъ, русскимъ, устраненнымъ отъ этого общаго европейскаго движенія, оживить въ насъ втру встми возможными способами.

Мы, конечно, не удивимся, что эта статья вызвала негодованіе общества и жестокія кары правительства: мы уже знакомы съ настроеніемъ широкихъ общественныхъ круговъ въ 30-хъ годахъ. Чаадаевъ позволилъ себъ взглянуть на прошлое, настоящее и будущее Россіи съ своей точки зрънія, противоположной той, которой пержались офи-

ціальныя сферы и общественное большинство. Онъ, находясь подъвліяніемъ указанныхъ мистиковъ и французскихъ писателей, обнаружилъ явную склонность къ католицизму, преувеличивъ его рольвъ развитіи европейскаго ума и его благотворное вліяніе на нравы. Онъ «прислонился къ католицизму», по выраженію Герцена. Этого было достаточно, чтобы вызвать общественную бурю.

По доносу русскаго патріота нъмецкаго происхожденія Ф. Вигеля, журналь «Телескопъ», въ которомъ напечатана статья, быль запрещенъ, редакторъ, Н. И. Надеждинъ, сосланъ на жительство въ Усть-Сысольскъ, цензоръ Болдыревъ, ректоръ Московскаго университета, нерадъніе отъ службы, а Чаадаевъ подвергнуть отставленъ зa домашнему аресту и ежедневному медицинскому посъщенію, какъ душевно больной. Біографъ Чаадаева разсказываеть, какъ люди всёхъ слоевъ общества соединились въ одномъ общемъ воплъ проклятій автору, который осмёлился оскорбить Россію; только незначительное меньшинство находило статью замѣчательною и собиралось возражать на нее. Пушкинъ, которому Чаадаевъ послалъ отдёльный оттискъ статьи, отвечалъ ему письмомъ, возражая въ немъ противъ ръзкостей и преувеличеній, невърпаго пониманія историческихъ фактовъ, хотя и самъ въ своихъ возраженіяхъ ділаль ошибки, теперь очевидныя для всякаго образованнаго человъка, но вполнъ извинительныя при тогдашней скудости историческихъ знаній. Но по отношенію къ настоящему, къ текущей жизни Пушкинъ во многомъ соглашался съ авторомъ. «Нужно признаться, —писалъ онъ, —что наша общественная жизнь весьма печальна, что это отсутствіе общественнаго мивнія, это равнодушіе ко всему, что составляєть долгь, справедливость и правду, это циническое презрѣніе къ мысли и къ человѣческому достоинству, въ самомъ дълъ, приводять въ отчаяніе. Вы хорошо сделали, что громко это высказали. Но я боюсь, что мненія ваши объ исторіи вамъ повредять. Наконецъ я сожалью, что не былъ при васъ, когда вы отдавали вашу рукопись журналистамъ»... Нельзя и намъ не пожалъть о томъ, что общество не допустило свободнаго обсужденія статьи. Оно по своей малой образованности, конечно, не понимало, что этими мърами тормозитъ дальнъйшее движеніе общественной мысли.

Чаадаевъ совершенно справедливо замъчаетъ въ написанной черезъ шесть лътъ «Апологіи сумасшедшаго», что правительство, наложивъ на него, кару, сдълало это подъ давленіемъ общественнаго мнъпія. Общество, въ своей умственной слъпоть, не понимало того, что скептицизмъ Чаадаева стоить въ тесной связи со многими явленіями русской жизни и литературы, которыя предшествовали появленію его «Письма», что недовольство русскою дъйствительностью уже имъетъ свою длинную исторію. Либералы александровскаго врсмени возмущались многими сторонами русской жизни, и само правительство имъ сочувствовало сначала; Пушкинъ былъ выразителемъ ихъ взглядовъ и ярко изображалъ пустоту жизни, тоску и растерянность русскаго образованнаго человъка въ «Онъгинъ»; Грибоъдовъ въ лицъ Чацкаго протестовалъ противъ тъхъ же неприглядныхъ сторонъ русской действительности; наконецъ вскоре после статьи Чаадаева появился на сценъ «Ревизоръ», --- комедія, въ которой русская жизнь представлена въ яркихъ, быющихъ въ глаза образахъ, и исилючительно съ отрицательныхъ сторонъ. Правда, Чаадаевъ отнесся сурово къ русскому прошлому, и въ этой части статьи были преувеличенія, но въдь еще гораздо ранъе его образованнъйшая часть русскаго общества отнеслась критически и недовърчиво къ сентиментально-художественнымъ и тенденціознымъ изображеніямъ русской жизни въ исторіи Карамзина.

На прочихъ письмахъ Чаадаева, не нонавшихъ тогда въ печать, также видно вліяніе вышеуказанныхъ нѣмецкихъ н французскихъ писателей; изъ послѣднихъ, конечно, усвоена имъ католическая тенденція; что же касается «Анологін», — она носитъ на себѣ явные слѣды вліянія шеллингіанства и гегеліанства московскихъ кружковъ.

По воззрѣніямъ гегеліанцевъ, развитіе каждаго парода представляеть собою органическое цѣлое и резюмируется извѣстною идеею. Роль отдѣльнаго народа въ развитіи цѣлаго человѣчества заключается въ томъ, что онъ вносить въ общее развитіе свою новую идею. Такимъ образомъ развитіе человѣчества идетъ ступенями: на одной ступени возвышается одинъ пародъ, на слѣдующей — другой и т. д. Одни изъ гегеліанцевъ допускали участіе всѣхъ народовъ, не исключая и самыхъ ничтожныхъ, во всемірно-историческомъ развитім,

другіе-участіе только народовъ избранныхъ. Здёсь, между прочимъ, кстати замътить, что у каждаго изъ народовъ, игравшихъ болье или менъе важную роль въ исторіи, въ связи съ религіозными представленіями въ разное время возникало убъжденіе въ особыхъ преимуществахъ своего народа, дававшихъ ему первенство среди другихъ народовъ. Эта въра въ особое высшее призваніе народа называется мессіанизмомъ. Такъ, въ XIX въкъ въ знаменитыхъ «Ръчахъ къ нъмецкому народу» Фихте излагаеть ученіе о высшемъ призваніи нъмцевъ; Де-Местръ и Бональдъ, какъ поборники католической реакціи, считали призваннымъ къ всемірно-исторической роли французскій народъ, который, по ихъ мнвнію, долженъ былъ оживить въ человъчествъ уснувшую въру. Русскій мессіанизмъ мы уже отчасти видъли у защитниковъ «системы офиціальной народности», какъ, напр., въ историческихъ взглядахъ Погодина, но онъ выразился еще полнъе, систематичнъе и искреннъе, какъ увидимъ въ ученіи славянофиловъ, съ которымъ вскоръ познакомимся. Шеллингіанцевъ и гегеліанцевъ, какъ мы показали, занимали два главные вопроса: вопросъ о самобытномъ національномъ развитіи и о всемірно-исторической роли народа. Изъ дальнъйшаго изложенія увидимъ, что эти самые вопросы будутъ положены въ основание славянофильской системы.

Свои письма Чаадаевъ писалъ въ тяжеломъ душевномъ состояніи, подъ вліяніемъ бользни и внутренняго душевнаго кризиса, и потому выраженныя въ нихъ мысли были слишкомъ абсолютны, мнѣнія слишкомъ рѣзки. Черезъ шесть лѣтъ послѣ напечатанія перваго «письма», душевно успокоившись, онъ пишетъ свою «Апологію». Въ это время онъ близко сошелся съ московскими кружками, вліяніе которыхъ замѣтно отражается на его взглядахъ. Чаадаевъ дѣлаетъ уже значительныя уступки въ пользу русскаго прошлаго. «Было преувеличеніемъ, — говоритъ онъ, — не признать, что судьба забросила насъ далеко отъ всѣхъ цивилизацій, — не признать, что мы произошли на свѣтъ на почвѣ, не вспаханной, не засѣянной трудами предыдущихъ поколѣній, — не отдать справедливости этой смиренной, а иногда и героической церкви, которая одна утѣшаетъ насъ въ пустынѣ нашихъ лѣтописей». Самое значеніе католицизма въ «Апологіи» нѣтолько ослаблено тѣмъ, что авторъ признаетъ теперь большую роль

за античнымъ искусствомъ и наукой, которую они играли въ европейской культуръ и которой, по взглядамъ И. Киръевскаго, развитымъ въ статъв, напечатанной въ журналв «Европеецъ», недоставало культуръ русской. (Для характеристики времени здъсь нелишнимъ будетъ сказать, что статья И. Кирвевскаго, развивающая мысль о необходимости для Россіи усвоить западное просвъщеніе, признана была революціонною, и журналъ «Европеецъ» быль запрещень, а самъ авторъ отданъ подъ надзоръ полиціи.) Чаадаевъ соглашается теперь съ Киръевскимъ, что русская отсталость объясняется недостаткомъ культуры, а не въры. Мнънія о пустоть русской исторіи, о неопредъленности русской физіомоміи, хотя и сохранились въ «Апологіи», но Чаадаевъ видитъ уже въ этихъ свойствахъ націи и ея исторіи лучшій залогь будущаго развитія. Отсутствіе содержанія въ прошломъ даеть, по его мивнію, намъ большую свободу «измірять каждый шагъ, обдумывать каждую идею, входящую въ сознаніе, не стесняясь историческою необходимостью, которой для насъ не существуеть». Онъ признаетъ, далъе, что «было преувеличеніемъ печалиться за судьбу націи, создавшей могучую натуру Петра, универсальный умъ Ломоносова, граціозный геній Пушкина», и предрекаеть ей великую будущность. Она разрѣшить многіе вопросы, занимающіе человѣческій умъ.

Теперь Чаадаевъ сходится съ славянофильскою партіей въ томъ, что предвидить великое будущее для русскаго народа, но отличается отъ нея тѣмъ, что выводить это будущее изъ ничтожнаго прошлаго, которое славянофилы идеализирують. Высоко цѣня вліяніе Европы, онъ примыкаеть этою стороною своихъ взглядовъ къ другой противоположной партіи, западнической, которая, такъ же, какъ и онъ, находила для насъ единственнымъ тотъ путь развитія, который указанъ Петромъ. Такимъ образомъ Чаадаевъ представляетъ собою связующее звено не только между 20-ми и 40-ми годами, но и между двумя партіями московскихъ кружковъ, славянофилами и западниками, которые то сходились, то расходились на его глазахъ. Вліяніе на него современныхъ ему философскихъ системъ не подлежитъ сомнѣнію. «Исторія народа, — говорить онъ, — не есть простой рядъ фактовъ, смѣняющихъ другъ друга, а цѣпь идей, находящихся во взахими

связи. Факть должень объясняться идеей; въ событіяхь должна проявляться и стремиться къ осуществленію какая-нибудь мысль, какоенибудь начало». Это тоть самый взглядь на исторію народа, котораго держались въ московскихъ кружкахъ. Но Чаадаевъ всегда былъ противникомъ московскихъ націоналистовъ, защитниковъ «офиціальной народности», которые открещивались отъ западной мудрости, исключительно тяготъя къ Востоку, но и съ славянофилами не сходились по нъкоторымъ взглядамъ, шедшимъ въ разръзъ съ офиціальной «системой». Въ націоналистахъ Чаадаевъ видълъ тъхъ своихъ враговъ, которые возстали на него за напечатанное въ «Телескопъ» «Письмо» и вызвали тяжелую правительственную кару. «Вы понимаете теперь, — говорить онъ, — откуда возникла разразившаяся надо мной буря; вы видите, что въ нашемъ національномъ мышленін совершается настоящій перевороть, состоящій въ странной реакціи противъ просвъщенія, противъ западныхъ идей, --- того просвъщенія и идей, которыя сделали насъ темъ, что мы есть, и плодомъ которыхъ явилась даже самая эта возстающая противъ нихъ реакція».

Сказаннаго о Чаадаевъ вполнъ достаточно, чтобы видъть важное историческое значение его сочинений и личности, имъвшихъ вліяние на всв тогдашнія развътвленія русской общественной мысли. «Его имя, — говорять его современники, — было извъстно и въ Петербургь и въ большей части губерній русскихъ почти всьмъ образованнымъ русскимъ людямъ, не имъвшимъ даже съ нимъ никакого прямого столкновенія»; а между тімь онь не быль ни литераторомъ, ни политическимъ дъятелемъ съ шпрокими полномочіями, ни финансовою крупною силою. А. Н. Пыпинъ говорить, что историческая роль Чаадаева заключается не въ одномъ «Письмъ», погибшемъ, едва увидъвши печать, по также въ личномъ вліяніи, которое могло проявляться помимо литературы, въ живой беседе съ людьми различныхъ круговъ, и въ этомъ смыслѣ онъ сравниваетъ его съ главою кружка 30-хъ годовъ, Станкевичемъ, который также не быль литераторомъ, но сыгрылъ видную роль въ исторіи нашего общественнаго развитія. «Въ такое время,—говорить Хомяковъ, — когда, повидимому, мысль погружалась въ тяжкій и невольный сонъ, онъ (т.-е. Чаадаевъ) особенно быль дорогь тъмъ, что и самъ бодрствовалъ и другихъ пробуждалъ». Его глубокій искренній патріотизмъ не подлежить ни малѣйшему сомнѣнію: его ошибки и увлеченія исходили изъ чистаго источника. «Я не умѣю любить свое отечество съ закрытыми глазами, съ преклоненной головой, съ запертыми устами, — говорить онъ.—Я нахожу, что можно быть полезнымъ отечеству только подъ условіемъ ясно его видѣть; я думаю, что прошло время слѣпыхъ амуровъ, что теперь мы прежде всего обязаны своему отечеству истиной. Я люблю свое отечество такъ, какъ Петръ Великій научилъ меня любить его».

## VII.

## Жизнь русской интеллигенціи въ эпоху германо-поклоненія.

Въ концъ 30-хъ годовъ многіе изъ членовъ кружка Станкевича отправились за границу, одни раньше, другіе позже. Большинство стремилось въ Берлинъ — этотъ «губернскій городъ нѣмецкой философіи», по выраженію Герцена. Жизнь русской молодежи въ столицъ Пруссіи мало чёмъ отличалась отъ московской. «Берлинъ городокъ— Москвы уголокъ», писаль пронизируя М. Н. Катковъ, убхавшій туда вследь за Бакунгнымъ въ 1840 году. Въ самомъ деле москвичъфилософъ, Готдавшій себя всецьло кружку и ньмецкой книжкь до забвенія окружающей дъйствительности, и въ Берлинь дышаль тою же атмосферою, что въ Москвъ. Здъсь онъ встръчался съ такимъ же страстнымъ отношеніемъ къ философін, находиль горячихъ приверженцевъ той или другой системы, поклонниковъ того или другого философа. Подобно московскимъ салонамъ, въ которыхъ происходили философскіе азартные споры, въ Берлинъ также существоваль русскій салонъ образованной русской дамы Е. И. Фроловой. Здѣсь часто далеко за полночь велись обычные московскіе разговоры; господствовало то же идеалистическое настроеніе: послѣ горячихъ споровъ о будущемъ Россіи давались такія же торжественныя объщанія посвятить всв силы свои на служение общему благу.

Но жизнь здъсь, конечно, шла бойчье, и впечатлънія отъ нея были сильнъе и разпообразнъе. Молодые русскіе философы слушали чтимыхъ ими, знаменитыхъ въ ихъ глазахъ нъмецкихъ профессоровъ философіи, всъхъ этихъ «заживо забытыхъ Вердеровъ, Маргейнеке, Михелетовъ, Вадке и пр.», надъ которыми такъ весело и остроумно смъялся Герценъ, говоря, что они заплакали бы отъ умиленія, если бы узнали, какія побоища и ратованія возбудили они въ Москвъ между Моросейкой и Моховой, какъ ихъ читали и какъ ихъ покупали. Особеннымъ уваженіемъ русскихъ слушателей пользовался другъ Станкевича и учитель Грановскаго, профессоръ Вердеръ, выспренній и туманный идеализмъ котораго вполнъ удовлетворялъ русскую восторженную молодежь. Станкевичь, Тургеневь, Грановскій, Невъровь, Ефремовъ и др., находившіеся въ Берлинь, носыщали университеть, вечера Е. П. Фроловой и славившуюся въ то время учено-литературную пивную Стеели, гдъ собирались актеры, веселые разсказчики, писатели, профессора. Философскіе споры, декламація вольнодумныхъ стихотвореній, смішные анекдоты — все это обаятельно дійствовало на молодежь. «Мы думали, — говорить Герцень, прівхавшій въ Берлинъ въ 47-мъ году, — вотъ она, свободная Европа... вотъ онъ, Анины на Шпре! И мий становилось жаль друзей, оставшихся на Тверскомъ бульваръ и на Невскомъ проспектъ». Это было время, когда все нъмецкое имъло въ глазахъ русскихъ особую цъну. И не одна только молодежь удивлялась немецкой учености и высоко оценивала пъмецкую жизнь, каждая образованная русская семья, попадавшая въ Берлинъ, хотя бы ненадолго, мимовздомъ, останавливаясь здісь, спішила воспользоваться короткимъ пребываніемъ въ столиці нъмецкой философіи и, запасшись рекомендованнымъ соотечественниками ученымъ нёмцемъ, съ чувствомъ особаго уваженія старалась осмотръть все, достойное вниманія просвъщеннаго туриста. Съ своей стороны и ученые и мицы не безъ уваженія и сочувствія относились къ русскому богатому дворянству и не безъ удовольствія просвъщали его, охотно предлагая свои услуги. Разсказывая объ одномъ нъмецкомъ журналисть, подружившемся съ Бакунинымъ и Тургеневымъ. Герценъ дзеть вмъсть съ тьмъ живую картину жизни русскаго образованнаго дворянства въ Берлинъ. «Судьба, ръдко балующая нъмцевъ,

особенно идущихъ по филологической части, -- говоритъ онъ, -- сильно баловала Мюллера-Стрюбинга. Онъ случайно попалъ въ пассантное русское общество и притомъ молодыхъ и образованныхъ русскихъ. Оно завертьло его, закормило, запоило. Это было лучшее, поэтическое время его жизни, Genussjahre. Лица мънялись, пиръ продолжался, безсмъннымъ былъ одинъ Мюллеръ-Стрюбингъ. Кого и кого не водилъ онъ по музеямъ, кому не объяснялъ Каульбаха, кого не водилъ въ университетъ? Тогда была эпоха германоноклоненія въ полномъ разгаръ; русскій останавливался съ почтеніемъ въ Берлинъ, тронутый темъ, что попираетъ философскую землю, которую Гегель попиралъ, поминалъ его и учениковъ его съ Мюллеромъ-Стрюбингомъ языческими возліяніями и страсбургскими пирогами. Эти событія могли разстроить міросозерцаніе какого угодно нѣмца. Нѣмецъ не можеть однимъ синтезомъ обнять страсбургские пироги и шампанское съ изученіемъ Гегеля, идущимъ даже до брошюръ Маргейнеке, Бадера, Вердера, Шиллера, Розенкранца и всъхъ въ жизни усопшихъ знаменитостей сороковыхъ годовъ. У нъмцевъ все еще, если страсбургскій пирогъ, -- то банкиръ, если champagner, -- то юнкеръ. Мюллеръ-Стрюбингъ, довольный, что нашелъ такое вкусное сочетаніе науки съ жизнью, сбился съ ногъ; покоя ему не было ни одного дня. Русская семья, усаживаясь въ почтовую карету, чтобы ъхать въ Парижъ, перебрасывала его, какъ ракету или воланъ, къ русской семьъ, подъъзжавшей изъ Кёнигсберга или Штеттина. Съ проводовъ онъ торопился на встръчу... онъ вводилъ съверныхъ неофитовъ въ берлинскую жизнь и разомъ открывалъ имъ двери въ святилище des reinen Denkens und des deutschen Kneipens. Чистые душой соотечественники наши оставляли съ увлеченіемъ и порядочное вино и прибранныя комнаты отелей, чтобы бъжать съ Мюллеромъ-Стрюбингомъ въ душную полпивную. Они были вив себя отъ буршикозной жизни, а скверный табачный дымъ Германіи имъ сладовъ и пріятенъ былъ».

Въ этой талантливо нарисованной картинкъ ръзко выдъляются черты нашего барства, съ его привычками, вкусами, порожденными и воспитанными кръпостнымъ правомъ, съ его наивностью и мало-культурностью, но и съ тою спасительною духовною жаждою,—

жаждою высшихъ интересовъ, которую издавна утоляла западная Европа и которая у лучшихъ, передовыхъ русскихъ людей была вполнъ сознательною и вела не къ одному пассивлому сочувствію европейскимъ идеаламъ. Сороковые годы, какъ и двадцатые, обнаруживаютъ передъ нами не одни безпъльныя исканія идеала или смутное томленіе по немъ; мы встрвчаемся здёсь и съ попытками выработки согласно съ нимъ определенныхъ воззреній и средствъ къ проведенію ихъ въ русскую общественную жизнь. Правда, эти попытки часто терпъли неудачу; но неудача и неуспъхъ ихъ объясняются не столько недостаткомъ воли, какъ обыкновенно говорятъ у насъ, считая всёхъ людей 40-хъ годовъ Рудиными, лишними людьми, и не столько неподготовленностью почвы, сколько суровостью русскаго климата, при которой такое нъжное растеніе, какъ свобода слова, не могло произрастать успъшно и приносить зрълые плоды. Но, тъмъ не менъе, ни эпоха «германопоклоненія» ни смънившая ее въ половинъ 40-хъ годовъ эпоха увлеченія французскими соціальными теоріями не прошли для насъ безследно. Оне подготовляли и, можно сказать, успъшно подготовили слъдующую за ними эпоху великихъ реформъ, такъ называемые 60-е годы. «Съ представленіемъ о Франціи и Парижь, — говорить Салтыковь (IV гл. «За рубежомь»), для меня неразрывно связывается воспоминание о моей юности, т.-е. о сороковыхъ годахъ. Да и не только для меня, но и для всёхъ насъ, сверстниковъ, въ этихъ двухъ словахъ заклюталось нѣчто лучезарное, свётоносное, что согрёвало нашу жизнь и въ извёстномъ смысль даже опредиляло ея содержание». Эти подчеркнутыя нами слова Салтыковъ разъясняеть далье такъ: «Въ Нетербургъ мы существовали лишь фактически или, какъ въ то время говорилось, имъли «образъ жизни». Ходили на службу въ соотвътствующія канцеляріи, писали письма къ родителямъ, питались въ ресторанахъ, а чаще всего въ кухмистерскихъ, собирались другъ у друга для собесъдованій и т. д. Но духовно мы жили во Франціи»... Здісь идеть ръчь о самомъ концъ 40-хъ годовъ. Люди 30-хъ годовъ и начала 40-хъ, имъвшіе «образъ жизни» на Тверскомъ бульваръ или Невскомъ проспектъ, могли также сказать о себъ, что они духовно жили въ Берлинъ. И эта духовная жизнь не у себя, не дома, вполнъ

понятна при тогдашнихъ, уже извъстныхъ намъ условіяхъ жизни въ Россіи. Томимая духовною жаждою, русская интеллигенція въ истинномъ значеніи этого слова, т.-е. мыслящіе русскіе люди, умъ которыхъ не спалъ, не находя удовлетворенія дома, обращались къ тъмъ западнымъ источникамъ, которые утоляли эту жажду и въ минувшіе въка, еще въ допетровское время на Руси. Это было все то же исканіе свъта знаній, свободнаго убъжденія, - исканіе справедливости, «Божьей правды», ноторой безсознательно искалъ тургеневскій мужичокъ Касьянъ, которой горячо и сознательно добивался и въ концъконцовъ добился Бълинскій, шсканіе тъхъ истинъ, которыя съ офиціальной точки эрвнія издавна объявлялись ересями, заблужденіями, вредными мечтаніями. И эта духовная жизнь «тамъ» вовсе не означала, что здёсь, у себя, они на все махнули рукой, хотя въ извёстныя минуты и могли доходить до отчаянія, выразившагося и у Салтыкова въ цитируемомъ нами сочинении. Подраставшее молодое поколъніе, сверстники Салтыкова, какъ и старшіе его современники, среди которыхъ были и Бълинскій, и Герценъ, и Тургеневъ, и др., не сидъли сложа руки. У насъ до сихъ поръ еще слышатся обвиненія людей 40-хъ годовъ въ бездъйствіи, въ красивыхъ позахъ и словахъ, въ увлеченіи эстетикой и идеалистической философіей, какъ будто всь они только и делали, что созерцали красоту и спокойно витали въ высотахъ философскихъ отвлеченностей. Обвинители забывають, что въ 40-е годы родилось сочувствие къ униженнымъ и оскорбленнымъ, демократизировался литературный герой, началась мужицкая беллетристика, была найдена красота и въ жизни деревни и въ первыхъ произведеніяхъ этой беллетристики серьезно быль поставленъ вопросъ о крупостномъ правъ. Забывають о томъ, что главными дъятелями, помощниками правительства, въ эпоху реформъ были люди 40-хъ годовъ. Идея личности, человъческаго достоинства, пробуждение общественныхъ интересовъ — все это досталось не безъ труда, куплено дорогою цъной, и все это надо поставить въ заслугу сороковымъ годамъ.

Но возвратимся къ нашему разсказу. Тургеневъ, огромное художественное дарованіе и серьезное общественное значеніе произведеній котораго раскрылись вполнъ только въ 60-е годы, жилъ въ началъ 40-хъ въ Берлинѣ, на одной квартирѣ съ Бакунинымъ, и пристально всматривался въ характеръ этого замѣчательнаго русскаго, а впослѣдствіи и европейскаго дѣятеля. Нѣкоторыя черты характера Бакунина, какъ извѣстно, вошли потомъ въ типъ Рудина, да и вообще этотъ берлинскій періодъ жизни Тургенева отчетливо отразился какъ въ романѣ «Рудинъ», такъ и въ повѣсти «Фаустъ». Оба произведенія обвѣяны духомъ эпохи германопоклоненія. Нѣмецкая философія и нѣмецкая поэзія — вотъ боги, которымъ поклонялись тогда. Но восторженное отношеніе къ нѣмецкому идеализму, вначалѣ объединявшее всѣхъ русскихъ, пошло вскорѣ, у многихъ на убыль. Тутъсказалось различіе натуръ, характеровъ, умовъ и условій воспитанія. Какъ увидимъ далѣе, такъ и должно было случиться.

Положеніе русскаго образованнаго дворянина, прівхавшаго Европу для серьезныхъ научныхъ занятій, въ то время было не изъ легкихъ. Онъ издавна пріобрълъ прочную привычку получать отъ западныхъ сосъдей готовое цъльное міровоззръніе, господствующее въ данный моменть. Только что перешедши у себя дома отъ системы Шеллинга въ системъ Гегеля, онъ прівзжаль въ Берлинъ молодымъ восторженнымъ гегеліанцемъ. Каково же было его удивленіе, когда онъ видълъ здёсь, что Гегель уже не властвуетъ всецёло надъ умами, какъ прежде? Гегель умеръ въ 31-мъ году, и среди его послъдователей произошелъ расколъ; они раздълились на двъ партіи-правую и левую. Последняя пошла въ направленіи, противоположномъ тому, котораго держался ея учитель, отъ идеализма къ крайнему реализму. Старый Шеллингъ, приглашенный на берлинскую канедру, снова началъ играть роль, но въ последнихъ своихъ сочиненіяхъ и лекціяхъ вдался въ мистицизмъ и схоластику. Однимъ это пришлось по-душъ, другихъ оттолкнуло сильнъе въ лъвую сторону. Въ настроеніи нъмецкаго общества происходила ръзкая перемъна: вліянія, шедшія изъ Франціи, гдъ, какъ мы видъли, создавались новыя общественно-политическія теоріи и ставился вопросъ объ освобожденіи женщины, пропикали въ общественное сознаніе, особенно путемъ романовъ на эти темы; стремленія писателей «Молодой Германіи» получили политическую окраску, и въ литературъ нъмецкой совершался переходъ отъ романтизма къ реализму. Естественно, что русскіе образованные дюди

должны были растеряться среди разнообразія идей и направленій. Еще въ началъ 30-хъ годовъ попавшій за границу И. Кирьевскій, бывшій ранье сторонникомъ европейской науки, а потомъ перешедшій къ славянофильскимъ взглядамъ и впавиий въ религіозный мистицизмъ, жаловался на трудность такого положенія. «Было время, говорилъ онъ, - и не очень давно, когда для мыслящаго человъка возможно было составить себъ твердое и опредъленное миъніе единственно изъ сочувствія къ явленіямъ иностранныхъ словесностей. Выли полныя, цълыя, законченныя системы. Теперь ихъ нътъ, по крайней мъръ, нътъ общепринятыхъ, безусловно госнодствующихъ. Чтобы построить изъ противоръчивыхъ мыслей свое полное возаръніе, надобно выбирать, составлять самому, искать, сомніваться, восходить до самаго источника, изъ котораго истекаетъ убъжденіе, т.-е. или навсегда остаться съ колеблющимися мыслями или напередъ принести съ собою уже готовое, не изъ литературы почерпнутое убъжденіе. Составить убъжденіе изъ различныхъ системъ нельзя, какъ вообще нельзя составить ничего живого. Живое рождается только изъ жизни». Въ этихъ словахъ много правды: пъкоторые изъ русскихъ гегеліанцевъ, растерявшись, действительно, остались навсегда «съ колеблющимися мыслями» и, когда пришло время дъйствовать на родинъ, съ легкимъ сердцемъ переходили изъ одного лагеря въ другой; другіе же, какъ самъ И. Кирвевскій, положили въ основу своего міровозарьнія «не изъ литературы почеринутое убъжденіе», а изъ жизни своего родного дворянскаго гибзда. Но и эти последніе, составившіе потомъ славянофильскую партію, не освободились окончательно изъ-подъ вліянія пъмецкой философіи, въ особенности изъподъ вліянія ІНеллинга. Были, однако, и третьи, развитіе которыхъ не остановилось на системѣ Гегеля и совершалось подъ вліяніемъ французскихъ теорій и лѣвыхъ гегеліанцевъ, и, наконецъ, четвертые-ультра-гегеліанцы, которые, какъ В. П. Боткинъ, но словамъ Герцена, «всю жизнь носились въ эстетическомъ небъ, въ философскихъ и критическихъ подробностяхъ».

Въ ноябръ 1841 г. Шеллингъ, долго молчавшій, открыть свой курсъ. Оть него ожидали чего-то новаго, сильнаго, увлекательнаго. Ожиданія эти, конечно, были напвиы, безосновательных Шеллингъ

доживаль последній періодь своей деятельности, періодь ослабленія философской мысли. Онъ отрицательно отнесся къ системъ Гегеля, находя, что Гегель облекъ только въ абстрактную форму его собственную систему и, заключивъ философію въ голыя логическія формулы, изгналъ изъ нея все живое и конкретное. Но предложенная имъ взамънъ Гегелевой системы философія минологіи и откровенія, преисполненная мистицизма, оттолкнула почти всёхъ русскихъ слушателей и много содъйствовала переходу ихъ къ лъвымъ гегеліанцамъ. Едва ли не одинъ только М. Н. Катковъ съ сочувствіемъ отзывался о лекціяхъ Шеллинга. Сочиненія Штрауса, Фейербаха и Бруно Бауера привлекли теперь внимание нашей молодежи. Бакунинъ, этотъ прежде правовърный гегеліанецъ, котораго сомнънія въ правильности пониманія системы учителя начали мучить еще въ Москвъ, легко перешелъ теперь къ дъвымъ гегеліанцамъ и со всею страстью молодости отдался новому направленію философской мысли. Вскоръ онъ выступилъ противъ Шеллинга съ печатной статьей, въ которой выразилъ горячій протесть противъ реакціонныхъ стремленій Шеллинга, а потомъ сдълался постояннымъ сотрудникомъ въ журналъ лъвыхъ гегеліанцевъ («Deutsche Jahrbücher»). Серьезная философская подготовка, искусная діалектика, большой умъ и литературный талантъ Бакунина произвели сильное впечатльніе и въ ньмецкихъ и въ русскихъ литературныхъ сферахъ. По отзыву Герцена, находившагося еще въ Россіи, Бакунинъ этой статьей «вышелъ изъ паутины, въ которой сидълъ». «Мы, -- говорить Бълинскій въ одномъ письмь, -- я и М. (т.-е. Мих. Бакунинъ), искали Бога по разнымъ путямъ-и сошлись въ одномъ храмъ. Я знаю, что онъ разошелся съ Вердеромъ, знаю, что онъ принадлежить къ лѣвой сторонѣ гегеліанства, знакомъ съ R. (съ Арнольдомъ Руге, лѣвымъ гегеліанцемъ) и понимаетъ жалкаго, заживо умершаго романтика Шеллинга. М. (Бакунинъ) во многомъ виноватъ и гръшенъ, но въ немъ есть нъчто, что перевъшиваеть всё его недостатки, — это вёчно движущее начало, лежащее въ глубинъ его духа».

Эти сочувственныя строки Бѣлинскаго свидѣтельствують, что и среди гегеліанцевъ, находившихся въ Россіи, совершался тоть же переходъ въ лѣвую сторону. Мы вскорѣ узнаемъ, какъ произошелъ

переломъ во взглядахъ Бълинскаго подъ вліяніемъ обстоятельствъ его личной жизни и подвернувшейся формулы Гегеля о разумной дъйствительности. «Отечественныя Записки», органъ прогрессивный, въ которомъ въ то время работалъ Бълинскій и лучшіе изъ запалниковъ, вмъсто статьи Каткова о философіи Шеллинга, по совъту Грановскаго, помъстилъ статью В. П. Боткина. Боткинъ писалъ, что Шеллингь, торжественно приглашенный на берлинскую канедру, не оправдаль всеобщихъ ожиданій и собственныхъ объщаній «побъдить противниковъ»; «вмъсто новой философіи, онъ, оставивъ путь чистой мысли, погрузился въ миоологическія и гностическія фантазіи, давно уже извъстныя по его прежнимъ чтеніямъ». Такая точка зрънія на шеллингову «философію откровенія» была вполнъ противоположна взглядамъ М. Каткова, утверждавшаго въ письмъ къ Бълинскому, что «эта философія глубже всего, что только есть на свете». Естественно, что Боткинъ и Бълинскій, который и прежде не съ полнымъ довъріемъ относился къ Каткову, вскоръ порвали съ нимъ отношенія. «Знатный субъекть для психологическихъ наблюденій, писаль о немь Бълинскій Боткину, -- это Хлестаковь въ нъмецкомъ внусь. Я теперь поняль, отчего во время самаго разгара моей мнимой къ нему дружбы меня дико поражали его зеленые стеклянные глаза. Ты нъкогда недостойнымъ участіемъ къ нему жестоко погръшилъ противъ истины; но честь и слава тебъ, ты же хорошо и поправился, ты постигь его натуру, пональ ему въ самое сердце. Этоть человъкъ не измънился, а только сталъ самимъ собой... Мы всъ славно повели себя съ нимъ — онъ было вышелъ на ходуляхъ, но наша полная преэрьнія холодность заставила его сойти съ нихъ».

Бълинскій не сдълать крупной ошибки въ опредъленіи характера Каткова. Его біографъ и другъ Н. А. Любимовъ, видящій въ его дъятельности великую историческую заслугу, называющій его великимъ государственнымъ дъятелемъ и публицистомъ, раскрывая его духовную личность, указываеть въ ней удивительнъйшую смъсь противоположныхъ свойствъ: «Послъдователь философіи божественнаго откровенія» и «практическій политикъ», опъ «былъ полонъ,—по словамъ Любимова,—идеаломъ сверхчувственнаго міра, не оставлявшимъ его во всю жизнь»... «Мистика была всегда существеннымъ

качествомъ натуры Каткова. Но мистика эта не была туманною и гадательною, создающею свои върованія, свою личную религію. Это была мистика замъчательно трезвая» («М. Н. Катковъ и его заслуга» Н. А. Любимова, стран. 34). За этими словами ясно виденъ умный и практичный редакторъ «Московскихъ Въдомостей» и «Русскаго Въстника», съ его офиціально одобренной мистикой. Странно было бы, конечно, владъльцу казенной газеты создавать свою собственную религію! Публицистическая дъятельность Каткова, особенно послъдняго періода его жизни, съ его государственной теоріей, основанной на «сильной власти», на подавленіи общественной свободы, съ его враждой къ русскому либерализму всъхъ оттънковъ, возраставшей по мъръ того, какъ росла реакція противъ эпохи великихъ реформъ, была въ духѣ николаевской, старой «теоріи офиціальной народности», съ нъкоторыми дополненіями и исправленіями, какъ бы вторымъ ея изданіемъ. Разрывъ съ лъвыми гегеліанцами, прежними друзьями, быль началомь того пути, по которому пошель такъ успъшно Катковъ. Будучи профессоромъ (Катковъ занималъ канедру философіи въ Московскомъ университеть съ 1845 по 1850 г., когда преподаваніе философіи было, по распоряженію правительства, передано духовнымъ лицамъ, профессорамъ богословія), Катковъ, по словамъ того же біографа, не увлекаль, какь Грановскій, Кудрявцевь, Рулье, своихъ слушателей. И это понятно: чтобы увлекать молодежь, надо быть вполнъ искреннимъ и убъжденнымъ, надо имъть твердое, опредъленное, свободное отъ противоръчій, вполнъ ясное міровоззръніе. Катковъ въ то время (45-50-е гг.) еще не опредълился окончательно и, какъ показываетъ его дальнъйшая дъятельность, долгое время оставался съ «колеблющимися» мыслями въ головъ. Путь, пройденный Катковымъ, не изображаетъ прямой линіи: его взгляды значительно измънялись, и не одинъ разъ. И его развитие не представляеть последовательнаго движенія впередь, какъ, напр., у Белинскаго. Это рядъ уклоненій въ сторону и поворотовъ назадъ, случайныхъ, неожиданныхъ, иногда удивлявшихъ его сотрудниковъ и заставлявшихъ устраняться отъ участія въ его журналь лучшихъ дупн чей

Намъ кажется не лишнимъ здёсь отмётить, что и консервативное направление русской мысли, вліятельнымъ представителемъ котораго былъ М. Катковъ, имёло западные источники. Въ этомъ мы убёждаемся изъ его автобіографической записки, гдё онъ говоритъ, что «своимъ развитіемъ преимущественно обязанъ знаменитому Шеллингу».

## VIII.

## Славянофильство и западничество.

Въ то время, какъ русская колонія въ Берлинѣ слушала лекціи Шеллинга и читала съ увлеченіемъ лѣвыхъ гегеліанцевъ, въ Москвѣ и Петербургѣ шла горячая полемика между двумя партіями: славянофильскою и западническою. Сѣмена философскихъ идей, брошенныя на свѣжую, дѣвственную русскую почву, давали сильные молодые всходы. Теоріи Шеллинга, Гегеля, новое движеніе философской мысли у лѣвыхъ гегеліанцевъ и французскія соціальныя теоріи волновали русскую образованную молодежь, вызывали напряженную работу ея мысли, дѣлили на партіи и порождали горячіе споры. Намъ предстоитъ теперь разсказать интересную и поучительную исторію раздѣленія знаменитаго московскаго кружка Стапкевича на двѣ главныя партіи.

Въ началъ 40-хъ годовъ поръдъвшій передъ тъмъ кружокъ вновь собрадся въ Москвъ. Въ составъ его вошли новые члены, молодые ученые, только что вернувшіеся изъ-за границы и оживившіе университетское преподаваніе. Они пріъхали съ богатымъ запасомъ научнаго знанія.

Первое мѣсто среди пихъ принадлежить профессору исторіи, Грановскому, который съ самаго начала своихъ чтеній возбудиль въ слушателяхъ живой интересъ къ предмету и всеобщія симпатін къ своей личности. Вскорѣ открытый имъ курсъ публичныхъ лекцій по средневѣковой исторіи Европы былъ въ Москвѣ настоящимъ событіемъ. Герценъ справедливо придавалъ большое значеніе этому

курсу въ особенности потому, что Грановскій проявилъ «благородную симпатію къ своему предмету». «Эта симпатія, —говорить онъ, великое дъло: въ наше время глубокое уважение къ народности не изъято характера реакціи противъ иноземнаго; многіе смотрять на европейское, какъ на чужое, почти какъ на враждебное, многіе боятся въ общечеловъческомъ утратить русское. Генезисъ такого воззрвнія понятень, но и неправда его очевидна. Человъкъ, любящій другого, не перестаетъ быть самимъ собой, а расширяется всёмъ бытіемъ другого; человъкъ, уважающій и признающій права ближняго, не лишается своихъ правъ, а незыблемо укръпляетъ ихъ. Мы должны уважать и оценить скорбное и трудное развитие Европы, которая такъ много даеть намъ теперь; мы должны постигнуть то великое единство развитія рода человъческаго, которое раскрываетъ въ мнимомъ врагъ — брата, въ расторжении — миръ: одно сознание этого единства уже даеть намъ святое право на плодъ, выработанный потомъ и кровью Западомъ; это сознание съ нашей стороны есть вмъсть мысль и любовь, --оттого оно такъ легко; логика и симпатія всего менте теснять человтка: человткъ созданъ, чтобъ думать и любить». Герценъ былъ правъ, защищая любовное отношеніе Грановскаго къ своему предмету. Грановскаго упрекали за такое отношеніе и видъли въ немъ измъну своему отечеству. Поэтъ Языковъ называлъ его «сладкоръчивымъ книжникомъ», «оракуломъ юношейневъждъ» и «легкомысленнымъ подвижникомъ безпутныхъ мыслей и надеждъ». Но, надо сказать правду, и въ средъ противниковъ западническихъ взглядовъ Грановскаго раздавались безпристрастные голоса. По новоду публичныхъ лекцій его Хомяковъ писалъ: «Лучшимъ проявленіемъ жизни московской были лекціи Грановскаго. Такихъ лекцій, конечно, у насъ не было со временъ самого Калиты, основателя первопрестольнаго града, и, безспорно, мало во всей Европъ. Впрочемъ, я его хвалю съ тъмъ, большимъ, безиристрастіемъ, что онъ принадлежитъ къ мнънію, которое во многомъ, если не во всемъ, противоположно моему». Чтенія Грановскаго имъли огромный успъхъ. Это общественное сочувствие объясияется тъмъ, что Грановскій быль не только ученый, но и пропов'ядникъ взглядовъ и чувствъ, отличавшихся широкою гуманностью. Грановскій познакомился со Станкевичемъ еще до отъёзда за границу. Во время пребыванія въ Европі, онъ, по его собственнымъ словамъ, находился подъ вліяніемъ Станкевича и много обязанъ ему своимъ развитіемъ. Теперь онъ оплакивалъ вмёстё съ другими преждевременную кончину этого замічательнаго человіка. Своимъ мягкимъ человічнымъ отношеніемъ къ людямъ Грановскій во многомъ напоминалъ умершаго юношу.

Въ 1842 году вновь появился въ Москвъ А. И. Герценъ и тотчасъ вошелъ въ московскій кружокъ. Живость ума, солидная образованность, полнота и разнообразіе интересовъ научныхъ и общественныхъ дёлали бесёду Герцена привлекательной и живительной. Онъ явился теперь еще болъе вооруженнымъ и окръпшимъ, съ окончательно сложившимся міровоззрѣніемъ. Въ теченіе 7 лѣтъ, съ 1835 по 1842 г., судьба бросала его по разнымъ провинціальнымъ захолустыямы и заставила пережить очень много. Онъ побываль въ Перми, Вяткъ, Владимиръ, Повгородъ. Дъятельность его въ поименованныхъ городахъ была недобровольною, по чрезвычайно разнообразною. Онъ состояль и на гражданской службь, начавъ ее простымъ канцеляристомъ и кончивъ совътникомъ губернскаго правленія, при чемъ исполнялъ самыя разпообразныя порученія: устраивалъ выставки, быль статистикомъ, редактироваль офиціальныя изданія, завъдывалъ откупными дълами, дѣлами о раскольникахъ, злоупотребленіяхъ пом'вщичьей властью и пр... Неудивительно, что онъ основательнее, чемъ кто-либо изъ московскихъ философовъ, зналъ русскую действительность. Кроме общирныхъ научныхъ познаній, у него быль теперь богатый запась яркихь живыхъ впечатльній вивсть съ твердымъ убъжденіемъ въ полной негодности бюрократическаго механизма и яснымъ сознаніемъ необходимости коренныхъ реформъ нашего государственнаго строя, которыя дали бы просторъ дъйствію живыхъ общественныхъ силь подъ контролемъ свободной печати. Постоянно пополняя занасъ теоретическихъ знаній изученіемъ лівыхъ гегеліанцевъ, ознакомленіемъ съ вопросами экономическими, онъ становился болъе сильнымъ и болъе онаснымъ соперникомъ на московскихъ словесныхъ турнирахъ. Но теперь ему пришлось сражаться не съ Бълинскимъ, который жилъ въ Цетербургъ и былъ уже его единомышленникомъ, а съ цълымъ кругомълицъ, отдавшихся особому направленію мысли.

Ú

Кружокъ Станкевича раскололся къ этому времени на двъ партіи. Многіе члены его пошли своимъ особымъ путемъ, далекимъ отъ западническаго направленія Грановскаго и Герцена, и создали особую теорію, которая потребовала отъ нихъ большого самостоятельнаго труда. Ихъ не удовлетворяла ни система Шеллинга въ томъ первоначальномъ видъ, въ которомъ она усвоена была русскими шеллингіанцами, съ преобладаніемъ интересовъ эстетическихъ, система Гегеля съ ея сухимъ логизированіемъ жизни и міра; ихъ взглядамъ и привычкамъ, вынесеннымъ изъ домашняго воспитанія, болъе соотвътствовала Шеллингова философія послъдняго періода, когда Шеллингъ ставилъ выше искусства нравственность и религію. Его прежняя система, какъ мы уже знаемъ, давала абсолютъ безсодержательный, отрицательнаго характера: не природа, не духъ, а безразличіе той и другого-понятіе, действительно, не имеющее содержанія. Въ последнемъ періоде Шеллингъ пытался создать нечто положительное и поставиль выше всего свободную волю, сближаясь съ Кантомъ и Фихте. Отвергнувъ формальную, по его взгляду, систему Гегеля, онъ сталъ искать содержанія для своей новой философіи въ чувствующей душъ человъка и въ ея общеніи съ міромъ безконечнаго. Такимъ образомъ Гегелева философія логики замѣнилась Шеллинговой философіей чувства. Это было именно то, чего жаждала душа нашихъ истыхъ романтиковъ, славянофиловъ. Но они не совсъмъ отказались и отъ Гегеля: его авторитетъ, его діалектическіе пріемы сохранили надъ ними ніжоторую долю власти. Взглядъ Гегеля на исторію человічества, по которому она представляеть постепенное развитие и обнаружение мірового разума, составляль, какъ увидимъ, одно изъ основныхъ положеній ихъ ученія. У нихъ началась самостоятельная работа мысли, и въ результатъ получилась своеобразная теорія. Къ познанію истины, разсуждали они, ведуть два пути: нуть чувства и путь логики; чувство оправдываетъ все инстинктивное, безсознательное, традиціонное въ человъкъ (этотъ элементь, конечно, быль для нихь самымь важнымь), действіе ума, мысли разрушаетъ инстинктивныя стремленія; чувство даетъ конкретный матеріаль, содержаніе человіческой душі, логика облекаеть это содержание въ форму. Гдъ же искать настоящей жизни: въ содержаніи или въ формь, въ жизни чувства или въ движеніи мысли? И они предпочли жизнь чувства, потому что чувство даеть намъ живые звуки и краски, даетъ возможность всецъло охватить явленіе; посредствомъ чувства, по ихъ мнънію, мы можемъ сообщаться даже съ невидимымъ міромъ, тогда какъ разумъ безсиленъ обнять предметь во всей его цълостности и жизненности. Отсюда становится яснымъ, что подъ путемъ чувства они разумъли нуть религіознаго познанія, а подъ путемъ логики — познанія научнаго. Другими словами, они предпочли религію наукъ, и послъднюю признали безсильною. Примъняя эту теорію къ историческому процессу, они разсуждали такимъ образомъ: есть два міра — міръ западный и міръ восточный. Западъ идетъ путемъ мысли (науки), логики, восточный-путемъ чувства (въры); этотъ послъдній путь и представлялся имъ самымъ върнымъ, жизненнымъ, цълостнымъ. Западный путь, говорили они, пройденъ до конца: система Гегеля, по ихъ мнѣнію, исчерпала все содержаніе европейской мысли и привела къ разочарованію. Напротивъ, Востокъ только что начинаетъ жить; его жизнь приведеть къ примиренію всёхъ противоречій, къ высшему человеческому развитію. При полномъ равнодушіи къ внѣшнимъ общественнымъ формамъ, Востокъ сохраняетъ духъ общественности въ формъ христіанской любви. Осуждая Западъ и путь его развитія, они, конечно, должны были осуждать и реформу Петра и весь «петербургскій періодъ». Русская жизнь, по ихъ мнінію, находится въ ложномъ положеніи: реформа прервала естественный ходъ народнаго развитія и отдалила образованные классы отъ народа, потому что они воспитались по образцу, совершенно чуждому народному духу. Чтобы спасти русское развитіе, уничтожить разладъ, внесенный заимствованіями изъ чужой цивилизаціи, нужно возвратиться къ старому единству, къ тъмъ началамъ, въ которыхъ развивалась русская жизнь до Петра. 1 олько этимъ особымъ путемъ самобытнаго національнаго развитія Россія достигнеть высшей ступени, на которой исполнить свое всемірно-историческое назначеніе, скажеть міру свое новое слово. Для этого мы должны обратиться къ преданіямъ, въро-

ваніямъ и общественнымъ инстинктамъ, которые върно сохранилъ нашъ народъ. Воплощение восточнаго общественнаго духа славянофилы усмотръли въ нашей деревенской общинъ, благодаря открытію ея, сдыланному въ это время нъмецкимъ путешественникомъ по Россіи, Гакстгаузеномъ, какъ говорятъ нъкоторые изслъдователи. Думать о томъ, чтобы поднять народъ до нашего образованія, по ихъ мнвнію, странно и даже смвшно, потому что его внутреннее содержаніе гораздо выше нашей прививной и внішней образованности. Русскій народъ и славянство въ ряду другихъ народовъ, призванныхъ быть выразителями мірового духа, предназначенъ наиболье полнаго и совершеннаго выраженія всемірной идеи. Намъ, представителямъ стараго Востока, суждено сказать послъднее слово въ духъ христіанской любви и общины. По мнънію славянофиловъ, истинное христіанство сохранилось только у насъ, въ греко-славянскомъ міръ. Христіанство въ западномъ и восточномъ міръ получило различный характеръ. Въ римской церкви, когда она отдълилась отъ восточной, христіанство извратилось вследствіе того, что въ ея ученіе и устройство было внесено начало разсудочности. Протестантство явилось неизбъжнымъ результатомъ, логическимъ послъдствіемъ этого начала, которое было поставлено выше вселенской церкви. На сухой разсудочности выросла и вся образованность и литература Запада. Его философія слепа къ живымъ убежденіямъ, которыя лежать выше сферы разсудка и логики. Мы же приняли христіанское ученіе отъ грековъ, которые хранили вселенское преданіе во всей чистотъ. Отцы восточной церкви, особенно писавшіе послѣ раздѣленія церквей, — истинные христіанскіе философы. Ихъ писанія стали основаніемъ древне-русской образованности, которая хотя и уступала во внъшнемъ развитіи разума западной, но превышала ее глубокимъ чувствомъ живой христіанской истины. Государственная Европы основана завоеваніемъ, насилісмъ-отсюда и въ дальнъйшей ея исторіи рядъ насилій, борьба партій, перевороты. Въ нашей государственной жизни, основанной на добровольномъ призваніи власти, пе было насилія, соединеннаго съ завоеванісмъ, не было феодализма, не было впутренней борьбы, борьбы партій, не было сословій; земля принадлежала общинъ. Развитіе шло естественно: религіозное сознаніе было главною нравственною силою и руководствомъ въ жизни, отличавшейся единствомъ понятій и нравовъ. Государство было обширной общиной; власть принадлежала царю, который представляль общую волю; связь выражалась соборами, всепароднымъ представительствомъ, замѣнявшимъ древнія вѣча. Чтобы исправить зло, нанесенное реформой Петра I, славянофилы предлагали, не отказываясь отъ всего, что пріобрѣтено нами у Запада, потому что здѣсь есть и нолезное, отвергнуть самый принципъ западной образованности разсудочность.

Въ своихъ нападкахъ на петровскую реформу онѣ вполнѣ сходятся съ Карамзинымъ, который также приписываетъ ей разладъ въ русской жизни, разъединеніе сословій—«высшія степени отдѣлились отъ низшихъ,—говоритъ онъ въ своей «Запискѣ о древней и новой Россіи»,—и русскій земледѣлецъ, мѣщанинъ, купецъ, увидѣлъ нѣмцевъ въ русскихъ дворянахъ, ко вреду братскаго народнаго единодушія государственныхъ состояній». По политическій идеалъ славянофиловъ былъ ипой. Они высоко цѣпили формы народнаго самоуправленія: вѣча, соборы, народное представительство вообще, цѣнили судъ и голосъ народный. Для Карамзина же «пѣтъ порядка безъвласти самодержавной».

Воть въ главныхъ чертахъ теорія славянофильскаго ученія. Въ основу ся легли, дъйствительно, «не изъ литературы ночерпнутыя убъжденія», какъ говорилъ П. Киръевскій, а тъ понятія и чувства, которыя вынесены изъ домашняго воспитанія, но съ значительною примъсью мистическихъ и философскихъ теорій того времени.

Въ славянофильство, впрочемъ, входить еще третій элементь — симнатіи къ возрождавшемуся въ то время и боровшемуся за свою независимость славянству и мечты о православно-славянскомъ союзѣ въ будущемъ, по этотъ элементь не пгралъ главной роли въ ученіи славянофиловъ. Справедливо иъкоторые находятъ, что самое названіе этой системы славянофильскою не точно, такъ какъ не оправдывается сущностью ея содержанія, которая заключается, какъ мы видѣли, въ ученіи о національной самобытности Россіи и ея будущей высокой роли въ міровомъ развитіи.

- Что касается дальныйшей исторіи славянофильства, она можеть быть изложена въ общихъ чертахъ довольно кратко. Продержавшись съ трудомъ въ двухъ близкихъ другъ къ другу поколъніяхъ, старшихъ и младшихъ славянофиловъ, оно отразилось потомъ только частію у такихъ западниковъ, какъ Герценъ и Чернышевскій, частію у такъ называемыхъ «почвенниковъ», какъ А. Григорьевъ, Н. Страховъ и Достоевскій, частію у народниковъ семидесятниковъ, и было вскоръ емыго болъе жизненными и болъе сильными теченіями. Его далынъйшее существование до нъкоторой степени поддерживала все болъе и болъе усиливавшаяся съ половины 60-хъ гг. реакція противъ освободительныхъ началъ эпохи великихъ реформъ. Да и въ дореформенный періодъ общественное вниманіе къ нему было не велико: оно временно возрастало только въ моменты административныхъ преслъдованій, когда славянофильство заявляло о себ'в въ нечати журнальными статьями или цёлыми сборниками, а въ практической жизни ношеніемъ бородъ, странныхъ кафтановъ и мурмолокъ.

Пронаганда славянофильскихъ идей, при всъхъ усиліяхъ какъ старшаго, такъ и младшаго покольній славянофиловъ, никогда не имъла замътнаго усивха. Дальпъйшій ходъ русской жизни ставилъ последнихъ въ очень трудное положение. Старшие мало знали жизнь, мало испытывали трудности житейской борьбы, младшимъ пришлось познакомиться съ русскою дъйствительностью гораздо ближе. Младшій изъ семьи Аксаковыхъ, П. Аксаковъ, прямо почти со школьной скамьи поступиль на службу въ Московскій Сенать, потомъ перешель въ Калужскую Уголовную Палату, гдв лицомъ къ лицу столкнулся съ «черной направдой» дореформеннаго суда. Служба его при Министерствъ Внутреннихъ дъгъ, въ качествъ чиновника особыхъ порученій, не обощлясь также безъ непріятностей. Здісь номіннала ему его страсть къ стихотворству: это послъднее занятіе было найдено неприличнымъ для чиновника. Онъ выходить въ 1852 году въ отставку и начинаетъ запиматься литературой, но и на этомъ поприщѣ терпить невольныя неудачи. Въ 1855 году онъ поступасть въ ополченіе, гдв его необыкновенная для того времени честность приносить ему повыя непріятности. Только съ 1856 года, при наступленін болье благопріятныхъ условій для русской литературы и жизни, И. Аксаковъ находить возможнымъ всецъло отдаться публицистической дъятельности и создаеть себъ крупное имя, хотя также не безъ препятствій и огорченій. Ю. Самарину, почти ровеснику И. Аксакова, пришлось вынести на служебномъ и литературномъ поприщъ такую же трудную борьбу съ противными теченіями. Эта близость къ жизни, это живое, дъятельное участіе въ ней, которое вызывало на борьбу съ «твердынею сплошного зла», по выраженію Аксакова, ставило ихъ очень часто въ противоръчіе съ искусственно созданною теоріею.

Доктрина старшихъ славянофиловъ основывалась, главнымъ образомъ, на иллюзіи, построенной изъ воспоминаній собственнаго привольнаго дётства, въ благоустроенномъ помъсть и изъ семейныхъ преданій предшествовавшихъ покольній родовитаго русскаго дворянства. Мы знаемъ эти преданія, эту жизнь, покойную, патріархальную. Знаемъ наивное міросозерцаніе, которое складывалось въ головахъ птенцовъ, вырощенныхъ въ теплѣ и холѣ и сдълавшихся потомъ основателями славянофильского ученія. Біографін Кирѣевскихъ, Аксаковыхъ, Хомякова дають намъ яркія картины барской безмятежной жизни, обставленной всёми удобствами, и свидетельствують о направленін ихъ домашняго воснитанія въ духѣ строгаго православія и русскихъ національныхъ началь. Отсутствіе широкаго царившаго въ помъщичьемъ кругу разгула страстей дълало жизнь въ этихъ семьяхъ ровною, певозмутимою, благообразною. Здёсь не было грубаго произвола, не было и развращающей, обезчеловъчивающей человъка утонченной свътскости. Все это способствовало развитию въ дътяхъ высокихъ душевныхъ качествъ. Общирныя библютеки, наполненныя умными книгами на иностранныхъ языкахъ, серьезныя заботы о возможно инфокомъ для того времени образованіи служили дъйствительными средствами къ раннему пробуждению духовныхъ интересовъ. Жизнь текла правильно въ этихъ рѣдкихъ тогда «культурпыхъ уголкахъ». Книжныхъ теоретическихъ знаній получалось много, а знакомства съ дъйствительностью, окружавшею благоустроенную усадьбу, не было. Неудивительно, что въ юныхъ головахъ будущихъ славянофиловъ создавалась иллозія спокойной и даже «величаво текущей жизни» народа. Семейныя преданія еще сильиче укрѣнляли ес. Приноминмъ, какъ мигко, увлекательно изображена деревенская жизнь и отеческія отношенія пом'єщика къ крестьянамъ въ талантливо написанныхъ мемуарахъ Сергъя Тимоееевича Аксакова. Читая «Семейную хронику» или «Дътскіе годы Багрова внука», мы никакъ себъ не представимъ помъщичью власть въ бидъ тяжелаго гнета надъ крестьянами. Даже фигура дъдушки Степана Михайловича, этого въ сущности грубаго самодура, семейнаго деспота, въ изображеніи Аксакова не возмущаеть сильно нашу душу, потому что моменты изъ его жизни взяты такіе, въ которые слегка и не вполнъ раскрываются существенные недостатки его нрава, и мы только по нъкоторымъ деталямъ съ трудомъ представляемъ себѣ этотъ характеръ въ настоящемъ свъть. Читателю кажется, или, по крайней мърь, можеть казаться, что и крестьянамъ подъ властью такого энергичнаго, заботливаго, справедливаго хозяина жилось недурно. Это отръшенное отъ дъйствительности, укращенное вымысломъ старыхъ преданій представление легло въ основу идеала патріархальнаго строя жизни, который славянофилы находили практически осуществимымъ. Они отыскали его въ самомъ чистомъ, по ихъ мивнію, видв въ допетровской Руси и именно въ Московскомъ ея періодъ; а такъ какъ знапія русской старины были въ то время певелики и петочны, то для ихъ фантазіи открывался широкій просторъ. Этогъ искусственно созданный идеаль быль настолько утоничень, настолько противоръчилъ окружавшей ихъ жизни и истинному пониманію ея историческаго хода, что осуществление его было совершенно невозможно. Мыслимо ли было возстановление натріархальныхъ отношеній древисй Руси въ XIX въкъ? Создатели этой доктрины, старшіе славянофилы, витали больше въ отвлеченныхъ сферахъ, грубая дъйствительность, повторяемъ, мало давала имъ себя чувствовать. Ихъ обезпеченность и унаследованныя черты классовой психологіи не располагали къ энергической борьов. Пошлость и пустота окружающаго общества загоняли ихъ въ кругъ идейныхъ, отвлеченныхъ интересовъ, а неудачи въ жизни-или за границу или въ собствениую деревню на тоскливую, праздную жизнь.

Въ иномъ ноложеніи, какъ мы видѣли, находились младніе славянофилы. Чуть не прямо со школьной скамьи опи бросились въ жизненный водовороть и коротко познакомились съ царившимъ въ кругъ зломъ. Песмотря на воспринятую теорію самобытнаго развитія на народныхъ началахъ, жизнь заставила ихъ дъйствовать въ прямо противоположномъ этой теоріи направленіи-быть помощниками правительства въ дълъ проведенія реформъ въ западномъ духъ и работать на ряду съ западниками. Они должны были бы попять, что зло, съ которымъ они боролись, наслёдственное. И въ самомъ дёлё, развъ допетровские суды и приказы были лучше, чъмъ чиновничество николаевскихъ временъ? Развѣ судебная «волокита» и взяточничество не наследіе допетровской Руси? Имъ долженъ бы быль бросаться въ глаза и тогь факть, что крѣностники-помѣщики того времени, съ которыми мы знакомимся, напримъръ, по разсказамъ Тургенева и которыхъ славянофилы встречали въ самой жизни, действовали совсёмъ не въ духё новаго европейскаго образованія, а на основаніи старыхъ преданій. Они были или людьми вовсе необразованными или людьми только съ вибшнимъ европейскимъ лоскомъ и усердно охраняли русскую самобытность отъ вторженія въ нее европейскихъ общественныхъ началь. Герцепъ, разсказывая о Москвъ того времени, говорить, что онъ зналъ два только круга, два полюса ея общественной жизни — доживавшихъ свой въкъ стариковъ екатерининскаго времени и молодую Москву литературно-свътскую. «Что прозябало и жило между старцами пера и меча, дожидавшимися своихъ похоронъ по рангу, и ихъ сыновьями или внучатами, не искавшими никакого ранга и занимавшимися «книжками и мыслями», онъ не зналъ и не хотъль знать. «Промежуточная среда эта была безцвътна и пошла»... Честнаго образованнаго человъка въ то время надо было искать или среди славянофиловъ или среди людей западническаго направленія, подъ знаменемъ Бълинскаго. Но славянофиловъ можно было пересчитать по пальцамъ или всъхъ усадить на одинъ диванъ, какъ выразилось одно высоконоставленное лицо при дворъ, когда тамъ обезпокоились слухами объ ихъ вредномъ направленій; а представители западничества были уже очень многочисленны. «Имя Бълинскаго, —писаль изъ провинціи самъ И. Аксаковъ, —извъстно каждому сколько-нибудь мыслящему юношь, всякому жаждущему свъжаго воздуха среди вонючаго болота провинціальной жизни. Если вамъ нужно честнаго доктора, честнаго следователя, ищите таковыхс въ провинціи среди носледователей Бълинскаго. О славянофильстве здѣсь, въ провинціи, и слыхомъ не слыхать, — а если и слыхать, такъ отъ людей враждебныхъ направлению. Требования эмансипации, жельзныхъ путей и пр. и пр., сливающіяся теперь въ одинъ общій гулъ по всей Россіи, первоначально возникли не отъ насъ, а отъ западниковъ, и я помню время, когда, къ сожалѣнію, славянофилы, хотя и не всь, противились жельзнымь дорогамь и эмансинаціи: последней — потому только, что она формулирована была подъ вліяніемъ западныхъ идей. Вотъ въ Екатеринославской губерніи во всей нъть ни одного экземпляра «Русской Бесъды» (журналъ славянофиловъ), а получается «Русскій Въстникъ» (тогда это быль журналь западниковъ) и другіе журналы. Въ нихъ слышится направленіе новое, требованіе просвіщенія, жизни, простора; ему сочувствують съ жаромъ». Все, какъ видимъ, было противъ теоріи, созданной старшимъ покольніемъ славянофиловъ, и все, кажется, должно было бы младшихъ убъждать въ ся полной несостоятельности; но плънительныя воспоминанія дітства, условія воспитанія и извітстный душевный укладъ представляли непреодолимую силу. Отказаться отъ идей, съ дътства вошедшихъ въ илоть и кровь, они не могли. Однако существованіе теоріи, рѣзко противорѣчившей требованіямъ жизни, было также не мыслимо. Въ вышеприведенныхъ горькихъ словахъ И. Аксакова ясно читается смертный приговоръ направленію.

Славянофильство, дъйствительно, начало умирать чуть не съ самой минуты рожденія, и къ 60-мъ годамъ, когда началось освободительное движеніе со вступленіемъ на престолъ императора Александра II, оно оказалось безжизненнымъ трупомъ. Причина этого явленія заключается, главнымъ образомъ, въ томъ, что славянофильское ученіе, признавъ правовърное гегеліанство завершеніемъ западной мысли и связавъ себя съ положительнымъ началомъ позднъйшей теоріи Шеллинга, не хотъло признавать ничего того, что слъдовало за системой Гегеля: ни лъваго гегеліанства, ни позитивизма, ни увлеченія естественными науками, которое было также пережито русскимъ обществомъ въ 60-хъ годахъ вслъдъ за Европой.

Младшіе славянофилы очень усердно старались пропагандировать свою доктрину, особенно къ концу своей діятельности, когда въ

русской жизни стало замѣтно усиливаться реакціонное направленіе, но ихъ старанія все-таки не увѣнчались усиѣхомъ.

Справедливость, однако, требуеть отдать должную дань уваженія полной искренности ихъ увлеченій и непритворному народолюбію. Какъ старшіе, такъ и младшіе славянофилы за редкими исключеніями давно и горячо желали освобожденія народа. Вопросъ этотъ постоянно обсуждался въ ихъ средв. Знаменитый двятель крестьянского освобожденія кн. . Черкасскій, не раздълявшій многихъ взглядовъ славянофиловъ, охотно принялъ участіе въ ихъ «Московскомъ Сборникъ», который они задумали издавать въ 1851 году съ целью распространенія здравыхъ понятій о криностномъ прави, какъ тяжеломъ гнеть и тормозъ народнаго развитія. По второй томъ этого сборника, какъ извъстно, не увидълъ свъта, и участники его подверглись нъкоторымъ административнымъ стъсненіямъ. Поздите ки. Черкасскій сотрудничаль въ другомъ славянофильскомъ журналь «Русская Бесьда». Мы увидимъ далъе, что и другіе западпики иногда симпатизировали ихъ искреннимъ стремленіямъ къ народному благу и увлекались проповъдуемымъ ими общиннымъ началомъ.

По главныя основы ихъ ученія были ошибочны до очевидности, и нѣкоторымъ наиболѣе развитымъ и сильнымъ умамъ того времени славянофильство, или «славянизмъ», какъ тогда говорили, представиялся чѣмъ-то эфемернымъ, скоропреходящимъ. Герценъ еще въ 44 г. предсказалъ скорое паденіе славянофильства. «Славянизмъ — мода, которая скоро падоѣстъ, — говорить онъ, — перепесенный изъ Европы и переложенный на наши нравы, опъ не имѣстъ въ себѣ ничего національнаго: это явленіе отвлеченное, книжное, литературное, — оно такъ же изсякнеть, какъ отвлеченныя школы паціоналистовъ въ Германіи, разбудивнія славянизмъ». Герценъ правъ: наше славянофильство очень сродин тевтономаніи и нѣмецкому мессіанизму; и его пророчество вскорѣ сбылось: пастоящее славянофильство быстро «изсякло», выродившись въ уродливый паціонализмъ.

Старине и младшие славянофилы думали о культурномъ развитии родины, представляли Русь посительницею важнаго всемірно-историческаго начала и пророчили ей славное будущее съ первенствующею ролью среди другихъ народовъ. Ихъ преемники, паціоналисты, пере

стали заботиться объ общечеловъческой сторонъ русской культуры, но не перестали возвеличивать ее надъ другими. Одинъ изъ націоналистовъ, Н. Я. Данилевскій, авторъ соч. «Россія и Европа», смотрить на Россію и Европу, какъ на два различные зоологическіе типа, не имъющіе пичего общаго между собою, и находить, что въ Россіи все строго національно, что въ ней нъть ничего всемірноисторическаго, другими словами, --общечеловъческаго. Будучи натуралистомъ, но противникомъ эволюціонной теоріи Дарвина, онъ, строя свою философію исторіи, изобрѣтаетъ новую идею — неизмѣнтиповъ. Эта идея ныхъ, неподвижныхъ культурно-историческихъ даетъ ему возможность дълать широкія произвольныя обобщенія: въ одну группу онъ связываеть все славянство и Россію, въ другую всь остальные народы Европы, ставя ихъ въ непримиримо враждебныя отношенія. Отсюда выводится невозможность передачи европейской культуры славянамъ, а слъдовательно, и Россіи. Для насъ, по его мивнію, необходима самобытная, своя собственная, общеславянская цивилизація. Въ прекрасной своей статьъ «Разложеніе славянофильства» («Изъ исторіи русской интеллигенціи». Сборникъ статей и этюдовъ) П. Н. Милюковъ; довольно подробно излагая содержаніе удивительной теоріи Данилевскаго, справедливо замъчаеть, что последнимъ практическимъ выводомъ изъ такой философіи исторіи неизбъжно являются національный эгоизмъ и исключительность. Данилевскій находиль ученіе славянофиловь слишкомь гуманитарнымь. Для осуществленія своего идеала, для достиженія возможно полнаго развитія славянскаго культурнаго типа, онъ предлагаеть такую практическую программу внішней политики: надо разрішить восточный вопросъ, освободить славянъ, завоевать Константинополь, образовать славянскую федерацію. «Тамъ, гдѣ Данилевскій принимается характеризовать грядущую славянскую культуру,—говорить II. Н. Милюковъ, она представляется ему или какъ сохранение стараго или же въ совершенно неопредъленныхъ очертаніяхъ. Религіозная жизнь славянства будеть отличаться строго-охранительнымъ характеромъ, какъ и подобаеть народамъ, которымъ ввърено охранение чистоты откровенной истины. Въ государственной жизни русскій народъ одинаково способенъ и жертвовать государству личными благами и пользоваться политической и гражданской свободой: онъ можеть «принять и выдержать всякую дозу свободы»; другими словами, вопросъ о формъ государственности остается нервшеннымъ. Въ экономической жизни русская община представляеть залогь «общественно-экономическаго переустройства, справедливо обезпечивающаго народныя массы»: это, кажется, единственный нункть, на которомъ авторъ горячо настаиваеть, какъ на объщающемъ свътлое будущее. Наконецъ въ собственно культурной жизни (наука, искусство, техника) русскій народъ «обнаружилъ достаточно задатковъ художественнаго, а въ меньшей степени и научнаго развитія»; если эти задатки такъ и остаются пока одними задатками, то надо принять въ расчетъ молодость русскаго народа. Изъ настоящаго, стало-быть, немногое оказалось возможнымъ вывести относительно будущаго (Данилевскій считалъ окопчательное ръшение вопроса о будущемъ славянской культуры преждевременнымъ). Естественно, что такой върный послъдователь Данилевскаго, какъ Н. Н. Страховъ, нашелъ после этого возможнымъ всю программу, вытекающую изъ теорін учителя, резюмировать въ одномъ совъть «быть самими собою». Этоть совъть имъеть то большое достоинство, что не исполнять его мы не можемъ. Мы не можемъ быть не самими собою — и всегда оставались самими собою даже во всъхъ крайностяхъ подражанія. Къ сожальнію, по той же причинъ трудно найти въ совътъ Н. П. Страхова какое-нибудь опредъленное содержание».

Старшіе славянофилы, какъ мы видъли, были на добрую половину консерваторами, тяготъя къ допетровской старинъ, но лучшіе изъпихъ никогда не были реакціонерами. Ихъ преемники, націоналисты, всегда являлись болье или менъе ръшительными противниками прогрессивнаго движенія. Если Н. Я. Данилевскій не ръшается выступить съ опредъленной реакціонной программой внугренней политики, которая логически выводится изъ самаго существа его теоріи, то ученикъ его, слъдующій за нимъ націоналистъ, К. Леонтьевъ, романтикъ и мистикъ, не задумываясь, бросается въ самый отчаянный обскурантизмъ и крайности реакціи. Культурно - историческій процессъ въ его глазахъ имъетъ смыслъ только потому, что результатомъ его является высокое развитіе нъсколькихъ изоранниковъ

Съ своей аристократической точки зрвнія онъ ненавидить демократію, стремленіе къ общему благу, къ царству мѣщанства, къ которому онъ относится съ отвращениемъ. Надо остановить, по его миънію, этоть «либерально-эгалитарный прогрессь», ведущій Россію по европейскому пути прямо въ бездну. Здъсь онъ соприкасается съ славянофильской теоріей, которая также съ недовъріемъ относилась къ западному развитію и указывала намъ иной путь. Но славянофилы надвялись на прочность и силу національныхъ основъ, заложенныхъ въ глубинахъ народнаго духа, и твердо върили въ славное будущее. К. Леонтьевъ не раздъляеть этой въры и трепещеть отъ страха передъ бездной, въ которую по наклонной плоскости стремительно летитъ Россія. Чтобы спасти ее, онъ строитъ довольно оригинальную теорію органическаго развитія. У своего учителя левскаго онъ береть не теорію культурноисторическихъ типовъ, а развиваетъ, главнымъ образомъ, его ученіе о возрастахъ въ жизни отдъльной національности. Три періода развитія, по митнію К. Леонтьева, проходить каждая національность: 1) періодъ первоначальной простоты, неразвитости, 2) періодъ нерехода отъ простыйшаго къ сложивищему — періодъ цввтенія, и, наконецъ, 3) періодъ разрушенія, упадка, возвращенія къ простоть, «періодъ смъсительнаго упрощенія», какъ онъ выражается. Для насъ уже не новость такая игра сравненіями, метафорами. Припомнимъ взгляды нашихъ шеллингіапцевъ на историческій процессъ — и тамъ также историческое развитіе націн уподобляется развитію растенія изъ съмени, слъдовательно, и тамъ можно найти всѣ указанные періоды. Всякія органическія теоріи общественнаго развитія всегда, какъ изв'єстно, склонны злоупотреблять подобными пріемами для своихъ цілей. И К. Леонтьевъ очень ловко пользуется указанной теоріей, чтобы провести свою тепденцію. Второй періодъ въ исторіи Европы — «періодъ цвътущей сложпости», онъ видить въ среднихъ въкахъ, какъ времени величайшаго неравенства положеній, разнообразія частей государственныхъ организмовъ: а новое время въ исторіи-время развитія идей свободы и равенства, представляется ему періодомъ упадка, «періодомъ смъсительнаго упрощенія», разрушенія всего сложнаго, національнаго, са-«Либерально-эгалитарный прогрессь», уравнивающий и мобытнаго.

дезорганизующій прогрессь демократіи все губить. Всв европейстрашной безднъ. Спасеніе націп подощли къ возможно для Россіи, для славянства (на последнее, впрочемъ, онъ мало падъется): но оно должно совершиться не при помощи принциповъ либерально-демократическихъ, ведущихъ Европу по пути разложенія, смерти, а съ помощію принциповъ византійскихъ. «Византизмъ далъ намъ всю силу нашу въ борьбъ съ Польшей, со шведами, съ Франціей и съ Турціей, - говорить К. Леонтьевъ, - подъ его знаменемъ, если мы будемъ върны, мы, конечно, будемъ въ силахъ выдержать натискъ и целой интернаціональной Европы, если бы она, разрушивши у себя все благородное, осмѣлилась когда-нибудь и намъ предписать гниль и смрадъ своихъ новыхъ законовъ о мелкомъ земномъ всеблаженствъ, о земной радикальной всеношлости». Россія должна, по его митнію, жить старыми культурными началами, заимствованными изъ Византін: самодержавіемъ, православіемъ и аскетическимъ взглядомъ на все земное. Спасти Россію можно только, подморозивъ ее, чтобы опа не гнила, чтобы остановить уже начавшійся въ ней «либерально-эгалитарный прогрессъ». Для этой ціли всв средства хороши. И онъ возлагаеть надежду на хорошо организованную полицію. «Какое діло честной, исторической, реальной наукъ до неудобствъ, до потребностей, до деспотизма, до страданій?спрашиваетъ К. Леонтьевъ. -- Къ чему эти ненаучныя сентиментальности, столь выдохшіяся въ наше время, столь прозаическія вдоба вокъ, столь бездарныя? Что мив за двло въ подобномъ вопросв до самыхъ стоновъ человъчества?»... «Страданія сопровождають одинаково и процессъ роста, и развитія, и процессъ разложенія... Все болить у древа жизни людской»... Но гдв же, подумаеть читатель, вторая византійская основа, религіозная, гді же религія евангельской любви и правды? К. Леонтьевъ очень опредъленно отвъчаеть на это: «Божественная истина Евангелія земной правды не объщала, свободы юридической не проповъдывала, а только нравственную, духовную свободу, доступную и въ цѣняхъ. Мученики за вѣру были при туркахъ: при бельгійской конституціи едва ли будуть и преподобные»... «Смъсь страха и любви - - воть чъмъ должны жить человъческія общества, сели они жить хотять... Смѣсь любви и страхи ил серы цахъ... Священный ужасъ передъ извъстными идеальными предълами любящій страхъ (?) передъ пъкоторыми лицами; чувство искреннее, а пе притворное, только для политики: благоговьніе, при видь даже одномъ, иныхъ вещественныхъ предметовъ»... Самое «исканіе всечеловьческой равноправности, всечеловьческой правды» онъ называеть «могучимъ ядомъ, разлагающимъ постепеннымъ дъйствіемъ своимъ все европейскія общества». Религія у него является практическимъ и върнымъ средствомъ здля сдерживанія людскихъ массъ жельзной рукавицей». Христіанство, какъ религія любви къ ближнему, называется у него «христіанствомъ на розовой водиць». Онъ осыпаль упреками за «розовое» христіанство двухъ нашихъ великихъ писателей: Л. П. Толстого и Ө. М. Достоевскаго. Даже послъдній, при всей его бользиенной любви къ мучительству, К. Леонтьеву казался «розовымъ».

Мы остановились и сколько дольше на практической политикь этого націоналиста, чтобы ясибе показать, къ чему приводить идея національной самобытности людей, у которыхъ отсутствуеть настоящее научное понятіе о національности, какъ измінчивомъ результать прошлой жизни народа, прожитой при извъстной исторической обстановиъ и условіяхъ, которыя, въ свою очередь, наміняются такъ же, какъ и все существующее. Суровый консерваторъ и крайній реакціонеръ, отрицающій космонолитическій, общечеловъческій элементь, безъ котораго певозможно никакое національное развитіе, онъ рекомендуеть «бичи, темницы, топоры», какъ лучшія средства спасенія дорогой родины оть губительной европейской заразы. «Пора учиться дёлать реакцію!» восклицаеть онъ. Одобряя реформы 60-хъ годовъ только потому, что ихъ угодно было произвести самому государю, онъ находить, что мы преемника царя - Освободителя, Александра III, должны просить «править нами грознъе». Возлагая надежду на византизмъ, который, по его мивнію, проникаеть всв сферы нашей великорусской жизни, онъ какъ бы забываеть, что и византизмъ — чужое, заимствованное добро, и Россію представляєть бізымъ листомъ, на которомъ можно писать, что угодно. Сходясь съ славянофилами во взгляде на разложение Европы, онъ расходится съ ними въ томъ, что это разложение считаеть не результатомъ того невфриаго и гибельнаго принципа разсудочности, на которомъ, по мивнію славянофиловъ, построена вся свроиейская цивилизація, а естественнымъ смертнымъ концомъ націй, доживающихъ свой последній, старческій неріодъ. Воть почему онъ желаетъ вытравить изъ насъ все европейское, какъ вредпое нашему организму, тогда какъ славянофилы желали сохранить многое изъ того, что пріобрѣтено нами отъ Европы, и отказывались, главнымъ образомъ, отъ принципа разсудочности. Младшій изъ славянофиловъ, И. С. Аксаковъ, не признавалъ политическихъ и религіозныхъ возэрвній Леонтьева, находя въ нихъ справедливо «сладострастный культъ налки». Будучи медикомъ по образованію, Леонтьевъ держится, какъ мы видъли, натуралистической, органической -теоріи развитія націопальностей, но примъщиваетъ къ ней весьма значительную долю мистицизма. Его аристократическая точка эрвнія на историческій процессъ заставляетъ его быть безпощаднымъ къ людямъ; милліоны ихъ пусть живутъ «цѣлые вѣка подъ давленіемъ трехъ атмосферъ--чиновничьей, помѣщичьей и церковной», лишь бы въ результать появился Пушкинъ съ «Евгеніемъ Онъгинымъ» и «Борисомъ Годуновымъ» (какъ будто Пушкинъ — результать этого давленія!). Этоть аристократизмъ, вмъстъ съ имморализмомъ и культомъ силы и красоты, роднить его съ Ничше, но въ то же время отъ настоящаго ничшеанства онъ спасается въ монашеской кельъ. Извъстно, что онъ, въ концѣ-концовъ, свою блестящую дипломатическую карьеру бросилъ ради послушничества на «Авонъ» и клобука въ «Оптиной Пустынъ». Его можно скоръе признать сумасшедшимъ, чъмъ заподозрить въ искренности. Но мы не беремся здѣсь рѣшать этотъ исихологическій вопросъ, хотя не отрицаемъ его важности. Исихологія мистицизмавопросъ мудреный, трудный, открытый: онъ ждеть своего изслѣдователя, и, думаемъ, очень долго будетъ находиться въ такомъ положеніи. Мы считаемъ своею обязанностью обратить вниманіе на другую сторону мистицизма К. Леонтьева, на его вредное, крайне реакціонное направленіе. Его публицистическія, историческія, критическія сочиненія распрестранялись въ тяжелую пору 80-хъ годовь и были на руку всёмъ искреннимъ и ненскреннимъ реакціонерамъ. Политическіе взгляды Леонтьева и рекомендуемые имъ практическіе идіемся внутренией политики были одобряемы въ то время, хотя и не сполна, нашей администраціей. Для насъ они особенно интересны своими самобытническими вождельніями, основами И своими -стремлевырвать съ корнемъ все космонолитическое, другими слоніями вами, опустощить нашу душу. Какъ все это напоминаетъ давнишнюю, старую борьбу, уходящую въ глубь въковъ русской исторіи! Весь византизмъ Леонтьева пропитанъ духомъ русской старины, отрицавшей универсальный характеръ христіанства, считавшей всъ другіе даже христіанскіе народы погаными. Всъ стремленія его темной души, проникнутой старымъ изувърствомъ, находились въ полномъ противорѣчіи съ истинными началами религіи мира и любви. Опъ представляется намъ вовсе не исключительнымъ явленіемъ, какъ нѣкоторымъ изследователямъ. Мы видимъ въ немъ типичнаго русского консерватора. Какъ романтикъ реакцій, въ которомъ съ вулканическою силою клокотало постоянно чувство, подавляя разумъ, онъ. съ изумительною, инчъмъ не сдерживаемою откровенностью, до дна обнаружилъ передъ нами свою душу. Никто изъ консерваторовъ самыхъ крайнихъ, самыхъ свирбныхъ никогда не исповъдывался такъ чистосердечно, такъ всенародно, — никто изъ нихъ не говорилъ съ такимъ наоосомъ. И мы благодарны ему за это: онъ раскрылъ передъ нами душу русскаго консерватизма. Въ самомъ дълъ, въ Россіи никогда не было пастоящаго консерватизма и не было настоящей, правильной реакціи. Последняя обыкновенно свиренствовала у насъ. Она всегда оказывалась продолжительною, затяжною и старалась не исправлять ошибки, увлеченія, країности предшествовавшаго направленія, а сама внадала въ крайности и стремилась вырвать съ корнемъ вонъ, стереть съ лица земли все достигнутое, пріобрътенное раньше. Это стремленіе къ застою, къ полной неподвижности, это «замораживаніе дорогой родины» совершалось каждый разъ, точно по предписанію К. Леонтьева. Такого полнаго, до цинизма откровеннаго и искренняго выраженія русской реакціи, какъ у К. Леонтьева, мы не встръчали ни у кого. Итакъ, вотъ во что выродилось славянофильское ученіе. Есть еще, правда, ябвая сторона славянофильства, какъ удачно называеть ученіе В. С. Соловьева И. П. Милюковъ. По о Соловьевъ у насъ рѣчь впереди.

Мы переходимъ теперь къ характеристикъ западническаго направленія, по не будемъ особенно вдаваться въ подробности, потому что дальнъйшій разсказъ пашъ и въ особенности знакомство съ жизнью и дъятельностью Бълинскаго и Тургенева дадуть намъ послъдовательный рядь фактовъ, на которыхъ мы всего яснъе прослъдимъ, какъ самый процессъ развитія западническихъ взглядовъ, такъ и борьбу между двумя главными теченіями общественной мысли: западническимъ и славянофильскимъ. Здъсь мы только укажемъ основныя положенія западниковъ. Западники признавали духовную солидарность Россін и Европы. Они выдвигали впередъ идею личности, ся духовнаго развитія и ея общественныхъ правъ. Противъ славянофильства они стояли дружно и въ этихъ основныхъ пунктахъ не расходились между собою. Но въ ибкоторыхъ другихъ вопросахъ и у нихъ, какъ мы увидимъ, не было согласія, возникали споры, происходили разрывы... Общечеловъческие принцины горячо отстанвались западниками, хотя они нисколько не отрицали, что въ примѣненіи этихъ общихъ принциповъ къ условіямъ мъста и національной среды должны проявиться особенности племенныхъ и національныхъ характеровъ. Они защищали отъ славянофильскихъ нападеній реформаторскую діятельность Истра. Съ ихъ точки зрънія онъ явился выразителемъ давнихъ стремленій русскаго ума къ европейскому, т.-е. общечеловъческому знанію. Европейскія формы жизни и европейская цивилизація представлялись имъ высшимъ благомъ, къ достижению котораго мы должны стремиться.

Западники, конечно, были правы, настаивая на общечеловъческихъ началахъ, которыя не только не исключають національную самобытность, но даже вызывають ее къ жизни, дають ей возможность проявиться поливе. Но го, что представляется намъ теперь аксіомой, полстольтія и болье назадъ было неяснымъ, спорнымъ вопросомъ, и многіе лучшіе умы того времени не могли разобраться въ немъ, какъ слъдуетъ.

Въ настоящее время болъе, чтмъ когда-нибудь, стало ясно, что Россія въ своемъ развитін идеть по европейскому пути. Главныя положенія славянофильскаго ученія такъ же, какъ и основы нашего «народничества» 70-хъ гг. и узкаго націонализма, сходныя съ славянофильствомъ въ пъкоторыхъ чертахъ, давно опровертнуты самыхы

ходомъ нашей жизни. Слово «западникъ» у насъ не въ употребленіи, по взгляды западниковъ сдълались общепринятыми взглядами: они оправданы строго паучными изслъдованіями и всей исторіей нашей жизни. Теперь болье, чъмъ когда-нибудь, прогрессивное направленіе мысли у насъ можеть быть названо западническимъ, а реакціонныя стремленія — славянофильскими или націоналистическими. Современные намъ, очень ръдкіе послъдователи славянофильства, хотя и не вполнъ принимающие это учение, но все же близкие къ нему во многомъ, оказались скоръе на сторонъ регресса, чъмъ прогресса. Односторонніе защитники русской самобытности не понимали и не понимають до сихъ поръ, что живыя творческія силы всякаго историческаго народа одинаково стремятся къ свъту науки, свободъ, къ доступному всъмъ пользованію благами цивилизаціи, т.-е. къ болъе справедливому порядку вещей, и эти стремленія, общія всёмъ цивилизованнымъ народамъ, повторяемъ, писколько не уничтожають національной самобытности, напротивъ, дають ей большій просторъ.

### IX.

# Разногласія, споры и разрывы въ московскихъ кружкахъ 40-хъ годовъ.

Познакомившись съ основными взглядами славянофиловъ и занадниковъ, мы переходимъ къ разсказу о происходившихъ между ними спорахъ. Въ началѣ 40-хъ годовъ, какъ уже сказано, члены кружка Станкевича, за исключеніемъ нѣкоторыхъ, находившихся за границей, и Бѣлинскаго, перебравшагося въ Петербургъ, вновь собрались въ Москву. Сюда же возвратился изъ Повгорода и Герценъ. «Я засталъ,—говоритъ опъ,---оба стана на барьерѣ. Славяне (т.- е. славянофилы) были въ полномъ боевомъ порядкѣ со своей легкой кавалеріей подъ начальствомъ Хомякова и чрезвычайно тяжелой иѣхотой, Шевырева и Погодина, со своими застрѣлыциками, охотниками, ультра-якобинцами, отвергавшими все, бывшее послѣ кіевскаго періода, и умѣренными жирондистами, отвергавшими только петербургсвій періодъ; у пихъ были свои кафедры (Шевыревъ и Погодинъ) въ университеть, своеежемъсячное обозръніе («Москвитянинъ», перешедшій въ это время въ руки славянофиловъ), выходившее всегда два мъсяца поэже, но все же выходившее. При главномъ корпусъ состояли православные тегеліанцы, византійскіе богословы, мистическіе поэты, множество женщинъ и пр. и пр.»

«Война наша сильно занимала литературные салоны въ Москвъ. Вообще Москва входила тогда въ ту эпоху возбужденности умственныхъ иптересовъ, когда литературные вопросы, за невозможностью политическихъ, становятся вопросами жизпи. Появленіе замѣчательной книги, напр., «Мертвыхъ душъ», составляло событіе, критики и антикритики читались и комментировались съ тѣмъ вниманіемъ, съ которымъ, бывало, въ Англіи пли во Франціи слѣдили за парламентскими преніями. Подавленность всѣхъ другихъ сферъ человѣческой дѣятельности бросала образованную часть общества въ книжный міръ, и въ немъ одномъ, дѣйствительно, совершался глухо и нолусловами протестъ противъ гнета».

При этомъ московскія дворянскія гостиныя играли роль французскихъ салоновъ. Воскресенья у А. П. Елагиной (матери братьевъ И. В. и И. В. Кирфевскихъ), понедъльники у Чаадаева, четверги у Кошелевыхъ, пятницы у Свербеевыхъ собирали еженедъльно все, что было даровитаго, выдающагося въ русской литературъ и наукъ. Здъсь ранъе бывали Пушкинъ, Жуковскій и Мицкевичъ, «давали тонъ декабристы», «смъялся Грибовдовъ», потомъ Гоголь читалъ свои комедін и первыя главы «Мертвыхъ душъ» до ихъ ноявленія въ печати. «Здъсь въ 40-хъ гг., — говорить Герценъ, — А. С. Хомяковъ спорилъ до четырехъ часовъ утра, начавши въ девять; К. Аксаковъ съ мурмолкой въ рукъ свиръпствовалъ за Москву, на которую никто пе нападалъ»... «Р. (проф. Ръдкинъ) выводилъ логически личнаго бога ad majorem gloriam Hegelyj, Грановскій являлся со своей тихой, но твердой рѣчью, всѣ помиции Бакунина и Станкевича, Чаадаевъ, тщательно одетый, съ нежнымъ, какъ изъ воску, лицомъ, сердилъ аристократовъ и православныхъ славянъ колкими замѣчаніями, всегда отлитыми въ оригинальную форму и намфренно замороженными»... «Боткинъ и Крюковъ (профессоръ Моск. ун.) имтеистически наслаждались разсказами М. С. Щенкина, наконечсь, пногда падаль, какъ конгревова ракета, Бълинскій, выжигая кругомъ все, что попадало». Москва 40-хъ годовъ, принимала живъйшее участіе въ спорахъ западниковъ съ славянофилами. «Барыни и барышни,—по словамъ Герцена,— читали статьи очень скучныя, слушали пренія очень длинныя, спорили сами за К. Аксакова или Грановскаго, жалъя только, что Аксаковъ слишкомъ славянинъ, а Грановскій недостаточно патріотъ».

А. С. Хомяковъ, одинъ изъ основателей славянофильства, былъ самымъ онаснымъ противникомъ. При пеобыкновенной даровитости и большой начитанности, онъ обладалъ искусствомъ спорить и чаще другихъ разбивалъ на голову своихъ противниковъ. Но когда въспоръ вступалъ Герценъ, роли мънялись.

«Философскіе споры Хомякова, — разсказываетъ Герценъ, — состояли въ томъ, что онъ отвергалъ возможность разумомъ дойти до истины; онъ разуму давалъ одну формальную способность, способпость развивать зародыши или зерпа, иначе получаемыя, относительно готовыя (т.-е. даваемыя откровеніемъ, получаемыя вѣрой). Если же разумъ оставить на самого себя, то, бродя въ пустотъ и строя категорію за категоріей, онъ можеть обличить свои законы, по никогда не дойдеть ни до понятія о духѣ ни до понятія о безсмертіп и пр. На этомъ Хомяковъ билъ наголову людей, остановившихся между религіей и паукой. Какъ они ни бились въ формахъ гегелевской методы, какія ни дѣлали построенія, Хомяковъ шелъ съ ними шагъ въ шагъ и подъ конецъ дулъ на карточный домикъ логическихъ формулъ или подставлялъ ногу и заставлялъ ихъ падать въ матеріализмъ, отъ котораго они отрекались стыдливо, или въ атеизмъ, котора́го они просто боялись».

«Присутствуя нъсколько разъ при его спорахъ, я замътилъ эту уловку, и въ первый разъ, когда мнъ самому пришлось помъриться съ нимъ, я его самъ завлекъ къ этимъ выводамъ. Хомяковъ шурилъ свой косой глазъ, потряхивалъ черными, какъ смоль, кудрями и впередъ улыбался.

— Знаете ли что, — сказалъ опъ вдругъ, какъ бы удивляясь самъ новой мысли, — не только однимъ разумомъ нельзя дойти до разум*наго луха, развивающ*агося въ природѣ, по не дойдешь до того, чтобы

понять прпроду пначе, какъ простое, безпрерывное броженіе, не имъющее цълп, и которое можетъ и продолжаться и остановиться. А если это такъ, то вы не докажете и того, что исторія не оборвется завтра, не погибнетъ съ родомъ человъческимъ, съ планетой.

- Я вамъ и не говорилъ, отвътилъ я ему, что я берусь это доказывать, я очень хорошо зналъ, что это невозможно.
- Какъ? сказалъ Хомяковъ, нъсколько удивленный. Вы можете принимать эти страшные результаты свиръпъйшей имманенціи и въ вашей душъ пичего не возмущается?
- Могу, потому что выводы разума независимы отъ того, хочу н ихъ или нътъ.
- Ну вы, по крайней мъръ, послъдовательны; однако какъ человъку надо свихнуть себъ душу, чтобы примириться съ этими печальными выводами нашей науки и привыкнуть къ нимъ.
- Докажите миъ, что не наука ваша истиниве, и и приму се также откровенно и безбоязненно, къ чему бы она меня ни привела.
  - Для этого надобно въру.
- Но, Алексъй Степановичъ, вы знасте: «на иътъ, и суда нътъ».

Споръ этимъ и закончился, разговоръ перешелъ па другіе предметы. «Хомяковъ, —прибавляетъ Герценъ, —можетъ - быть, безпрерывной суетой споровъ и хлопотливой праздной полемикой заглушалъ то же чувство пустоты, которое, съ своей стороны, заглушало все свътлое въ его товарищахъ и ближайшихъ друзьяхъ, въ Киръевскихъ».

Жизнь старшаго И. В. Киръевскаго не удалась. Его, по словамъ Герцена, «заъла ржа страшнаго времени». Въ 1833 г. опъ если и не принадлежалъ всецъло къ западническому строю мыслей, то, по крайней мъръ, цѣнилъ и уважалъ западную науку и принялся за изданіе журнала «Европеецъ»; двѣ вышедшія книжки были превосходны, но на второй, какъ мы уже говорили, журналъ былъ запрещенъ. Киръевскій помъстилъ потомъ статью о Новиковъ въ «Денницъ», и это изданіе было задержано, цензоръ Глинка, пропустившій статью, посаженъ подъ арестъ. Съ глубокой скорбью въ душѣ И. Киръевскій уъхалъ въ деревню и черезъ десять лѣтъ вернулся въ Москву мил

стикомъ. Братъ его, П. В. Киръевскій, вналъ въ еще большія крайности. Въ «его угрюмомъ націонализмъ,— говоритъ Герценъ,—было полное, оконченное отчужденіе всего западнаго». Герценъ, самъ пережившій періодъ религіознаго мистицизма, щадилъ Киръевскихъ и глубоко скоротъ за нихъ душой. На старшаго онъ смотрълъ, «какъ на вдову или мать, лишившуюся сына; жизнь обманула его, впереди все было пусто и одно утъшеніе:

Погоди немного, Отлохнены и ты.

«Жаль было, -- говорить онъ, -- разрущать его мистицизмъ».

Характеризуя старшее покольніе славянофиловь, Герценъ совершенно вырно замычаєть: «Пхъ общее несчастіе состояло вы томъ, что они родились или слишкомъ рано или слишкомъ поздно; 14-е декабря застало ихъ юношами»... «Ихъ встрытили ты десять лыть, которыя оканчиваются мрачнымъ письмомъ Чаадаева. Разумытся, въ десять лыть они не могли состарыться, по они сломились, затянулись, окруженные обществомъ безъ живыхъ интересовъ, жалкимъ, струсившимъ, подобострастнымъ. И это были десять первыхъ лыть юности! Поневолы приходилось, какъ Оныгину, завидовать параличу тульскаго засъдателя, уыхать въ Персію, какъ Печоринъ Лермонтова, идти въ католики, какъ настоящій Печоринъ (талантливый проф. Московск. универс.) или броситься... въ неистовый славянизмъ, если пыть желанія пить запоемъ, сычь мужиковъ или играть въ карты. И они бросились въ славянизмъ».

Болъе молодые откликнулись на ихъ призывъ. Это были члены кружка Станкевича, среди которыхъ находились выдающіеся по уму люди, какъ К. Аксаковъ и Ю. Самаринъ. К. Аксаковъ съ фанатической върой отдался славянофильскому ученію. Вся жизнь его прошла въ горячей проповъди общины, артели и страстномъ протестъ противъ петровской реформы и петербургскаго періода нашей исторіи во имя подавленной ими жизни народа и его самобытнаго развитія. «Москва—столица русскаго народа, —говорилъ онъ, —а Петербургъ—только резиденція императора». — «И замътьте, — отвъчаль ему на это Герценъ, — какъ далеко идеть это различіє: въ Москвъ васъ не-

премънно посадять на «съъзжу», а въ Истербургъ сведуть на гауптвахту». «Аксаковъ, — говорить Герценъ, — остался до конца жизни въчнымъ восторженнымъ и безпредъльно благороднымъ юношей; онъ увлекался, быль увлекаемъ, но всегда быль чисть сердцемъ. 1844 году, когда наши споры дошли до того, что ни славяне ни мы не хотъли больше встръчаться, я какъ-то шелъ по улицъ. К. Аксаковъ вхалъ въ саняхъ. Я дружески поклонился сму. Онъ было пробхалъ, но вдругъ остановилъ кучера, вышелъ изъ саней и подошелъ ко мнъ. «Мнъ слишкомъ больно, -- сказалъ онъ, -- проъхать мимо васъ и не проститься съ вами. Вы понимаете, что послѣ всего, что было между вашими друзьями и моими, я не буду къ вамъ ъздить; жаль, жаль, но делать нечего! Я хотель пожать вамъ руку и проститься». Онъ быстро пошель къ санямъ, но вдругъ воротился; я стояль на томь же мъсть, мнь было грустно: онъ бросился ко мнь, обняль меня и крыпко поцьловаль. У меня были слезы на глазахъ. Какъ я любилъ его въ эту минуту!»

Ссора, о которой здёсь разсказывается, являлась результатомъ горячей полемики. Какъ ни сильны были уважение и дружба между противниками, но разница во взглядахъ тъхъ и другихъ становилась такъ велика, что разрывъ былъ неизбъженъ. Герценъ и Грановскій усиленно старались о томъ, чтобы изъ этого разномыслія не дълать личнаго вопроса, но Бълинскій горячился и осыпаль ихъ упреками въ письмахъ изъ Истербурга. Онъ не щадилъ литературныхъ враговъ въ своихъ журнальныхъ статьяхъ. «Москвитянинъ», раздраженный и Бълинскимъ, и успъхомъ западнического журнала «Отечественныя Записки», въ которыхъ работалъ последній, и усивхомъ публичныхъ чтеній Грановскаго, отвъчаль въ своихъ статьяхъ прямо доносомъ, говоря о Бълинскомъ, какъ о человъкъ опасномъ, жаждущемъ разрушенія. Послъдней каплей, переполнившей терпънія западниковъ, было стихотвореніе поэта Языкова, единомышленника славянофиловъ; въ этомъ произведении Чаадаевъ представлялся отступникомъ отъ православія, Грановскій назывался лжеучителемъ, растлъвающимъ юношей, Герценъ — лакеемъ западной науки, и всь трое-измыниками отечеству. Этоть печатный пасквиль или, върнъе, плохо замаскированный донось (хоти вышеназванныя лица въ стихотворенін не назывались по именамъ, но читатели легко узнавали ихъ) повелъ къ окончательному разрыву между друзьями. Возбужденіе между объими сторонами было такъ сильно, что дѣло едва не кончилось дуэлью между П. Кирѣевскимъ и Грановскимъ. Друзьямъ пришлось употребить большія усилія, чтобы устранить кровавую развязку ссоры.

Такъ совершилось окончательное распадение знаменитаго философскаго кружка на два враждебныхъ лагеря, борьба между которыми продолжалась уже исключительно на страницахъ журналовъ.

Но и среди тесной московской кучки тогдашнихъ западниковъ дъло не обощлось безъ разногласій по нъкоторымъ вопросамъ и разрывовъ, также сопровождавшихся грустными, трогательными сценами. Всеобъемлющая система Гегеля, вследствіе своей полной отренешности отъ живого, конкретнаго содержанія, смогла только на нъкоторое время объединить людей различных в направленій и оттъпковъ мысли, но была не въ силахъ спаять ихъ настолько крѣпко, чтобы этотъ союзъ не разорвался. «Злые споры» среди западниковъ не замедлили начаться въ 1845 г. «Вопросы, до которыхъ мы коснулись, -- говоритъ Герценъ, -- не были случайны, ихъ, какъ суженаго, нельзя было на конъ объъхать. Это тъ гранитные камни преткновенія на дорогь знанія, которые во всь времена были одни и ть же, нугали людей и манили къ себъ. Итакъ, какъ либерализмъ, послъдовательно проведенный, непремънно поставитъ человъка лицомъ къ лицу съ соціальнымъ вопросомъ, такъ наука, если только человъкъ ввърится ей безъ якоря, -- непремънно прибъеть его своими волнами къ съдымъ утесамъ, о которые бились отъ семи греческихъ мудрецовъ до Канта и Гегеля всъ, дерзавшіе думать. Вмъсто простыхъ объяспеній почти всё пытались ихъ обогнуть и только покрывали ихъ новыми слоями символовъ и аллегорій, а пловцы боятся бхать прямо и убъдиться, что это вовсе не скалы, а одинъ туманъ, фантастически освъщенный. Люди боятся страшнаго суда разума»... «Казнить вфрованія не такъ легко, какъ кажется; трудно разставаться съ мыслями, съ которыми мы выросли, сжились, которыя насъ лелбяли, утъщали — пожертвовать ими кажется неблагодарностью»... «Люди боятся своей логики и, опрометчиво вызвавъ передъ ся судъ Церковь и государство, семью и нравственность, добро и зло, стремятся спасти клочки, отрывки стараго. Отказываясь отъ христіанства, берегутъ безсмертіе души, идеализмъ, Провидѣніе. Люди, шедшіе вмѣстѣ, тутъ расходятся: одни идутъ направо, другіе—налѣво; одни замираютъ на полдорогѣ, какъ верстовые столбы, показывая, сколько пройдено; другіе бросаютъ послѣднюю ношу прошедшаго и идутъ бодро впередъ. Переходя изъ стараго міра въ новый, ничего нельзя взять съ собою».

Бълинскій, Огаревъ и Герценъ шли дружно; въ ръшеніи этихъ вопросовъ у нихъ не было разномыслія. Лицейская и университетская молодежь была подъ ихъ вліяніемъ. Даже въ духовныхъ училищахъ было замъчено въяніе новаго духа, и митронолить московскій Филаретъ грозилъ «принять душеоборонительныя мѣры» противъ вредной заразы. Но со многими другими друзьями, не исключая и ивкоторыхъ очень близкихъ, имъ пришлось разойтись. «Я вврилъ, говорить Герценъ, -- въ силу и волю друзей, имъ же не вновь приходилось искать фарватера, какъ Бълинскому и мнъ. Долго бились мы съ нимъ въ бъличьемъ колесъ діалектическихъ построеній и выпрыгнули, наконецъ, изъ него на свой страхъ. У нихъ былъ нашъ примъръ передъ глазами и Фейербахъ въ рукахъ». Но ни Фейербахъ ни живые примъры не дъйствовали. Исходя изъ однихъ и тъхъ же общихъ философскихъ положеній, друзья приходили къ разнымъ выводамъ по частнымъ вопросамъ и не столько различія въ степени нониманія, сколько вследствіе разности душевнаго уклада, домашняго воспитанія и условій жизни. Одному требовалось непремънно вывести логическое ностроение личнаго духа, другому-личное безсмертіе и т. п. «Кромѣ Бѣлинскаго, я расходился со всъми, съ Грановскимъ и Е. К.» (Евг. Коршемъ), говорить Герценъ. Разсказывая о сценъ въ одной изъ московскихъ дачныхъ мъстностей, въ Соколовъ, гдъ произошелъ разрывъ у него и Огарева съ Грановскимъ, онъ прибавляетъ:- «точно кто-нибудь близкій умеръ, такъ было тяжело»...

Вскорт Герценъ уталъ за границу, и обстоятельства сложились такъ, что онъ остался тамъ до конца жизни. Лучшимъ періодомъ его литературной дъятельности въ Россіи считаются послъдніе годы, проведенные въ Москвъ. Въ это время написаны покъсти «Социка - им-

ровка», «Докторъ Круповъ», романъ «Кто виновать», статьи: «По новоду одной драмы», «Дилетантизмъ въ наукъ», «Дилетанты-романтики», «Цехъ ученыхъ и буддизмъ въ наукъ» и др. Произведенія эти полны глубокихъ идей, не потерявшихъ всей своей силы до нашего времени. Вопросы семейной жизни и кръпостного состоянія, тъсно связанные съ вопросомъ о положении забитаго, угнетеннаго человъка, вопросъ объ отношенін науки къ жизни, требованіе отъ первой безбоязненныхъ, върныхъ выволовъ и служенія второй, требованіе отъ человъка науки быть защитникомъ истины и борцомъ за правду-составляють содержание ихъ. Герценъ быстро развивался въ это время и шелъ впередъ, по чемъ дале онъ шелъ, темъ боле становился одинокимъ въ московскомъ кружкъ. Дружескій кружокъ вокругъ него редель все более и более, и, наконець, они остались вдвоемъ съ Огаревымъ. Бълинскій быль далеко, — въ Петербургъ. Грустныя думы и чувства все сильнье одольвали обоихъ друзей къ концу этого періода. Послѣ разрыва съ Грановскимъ Огаревъ сочинилъ небольшое стихотвореніе, изъ котораго Герценъ взялъ эпиграфъ къ своему «Былому и думамъ».

> Таковъ остался напіъ союзъ... Опять одни мы въ грустный путь пойдемъ, Объ истинъ глася неутомимо— 11 пусть мечты и люди идутъ мимо.

И они, дъйствительно, пошли одни, — пошли безстрашно «въ груст- ими путь», не уставая «гласить объ истинъ» и очутились въ Англіи, въ Примрозъ-Гилъ, за первымъ вольнымъ русскимъ станкомъ.

Съ ихъ заграничною дѣятельностью мы встрѣтимся въ одномъ изъ слѣдующихъ очерковъ.

Х.

## Общественное движеніе 40-хъ годовъ.

Съ того момента, какъ замолкли голоса радикаловъ-идеалистовъ александровскаго періода, настало полное затишье въ русской общественной жизни. Новое поколъніе дворянской молодежи николаевскаго

ŀ

времени, только что вступавшее въ жизнь, отличалось инымъ настроеніемъ, иными интересами. Ни политика ни общественные вопросы не занимали его. Гражданскія чувства не водновали въ такой степени, чтобы нарушить мирное, спокойное теченіе жизни. Оно ревностно запималось наукой, литературой, отдавалось религіозному чувству, чувству дружбы. Ифмецкіе романтики, философы и поэты, были его руководителями. Въ жизни его «встрътили тъ десять лътъ, которыя оканчиваются мрачнымъ письмомъ Чаадаева», свидътельствующимъ «о долгихъ страданіяхъ». Изъ этого покольнія вышли старшіе славянофилы, основатели мертворожденной доктрины. Но слъдующее за ними покольніе было счастливье: пройдя дружной семьей академическіе годы, оно познакомилось еще въ ствиахъ университета съ новыми общественно-политическими теоріями, пришедшими съ Запада. Подъ ихъ вліяніемъ суровая русская действительность, грубо встретившая юношей, при самомъ вступленіи въ жизнь, подействовала благотворно, дала имъ прочный душевный закалъ. Къ этому времени «уже другая дёятельность закипала въ литературъ, въ университеть, въ самомъ обществъ. Это было время Гоголя и Лермонтова, статей Бълинскаго, чтеній Грановскаго и молодыхъ профессоровъ»... Послъ глухой, темной ночи начинался разсвъть, послышались человъческие голоса... И горячие философские споры, и возникавшіе политическіе интересы, и публичныя лекціи Грановскаго, и взрывы гоголевскаго смёха, то молодого, веселаго, то смёха сквозь слезы, --- все это несомитиные признаки пробужденія. Вспоминая время своей молодости, Герценъ говорить: «Проповъдь шла все сильнъе, все одна проповъдь. И смъхъ, и плачъ, и книга, и Гоголь, и исторія-все звало людей къ сознанію своего положенія, къ ужасу передъ кръпостнымъ правомъ, все указывало на науку и образованіе, на движение мысли отъ традиціоннаго хлама, на свободу совъсти и разума, и источникомъ всего этого было проснувшееся сердце».

Дъйствіе этихъ пробудившихся силъ еще яснъе сказалось въ дальнъйшемъ ходъ умственнаго движенія у младшихъ современниковъ Герцена, Бълинскаго, Грановскаго. Въ 40-хъ годахъ, особенно во гторой ихъ половинъ, ръзко измънилось настроеніе русской интеллигенціи. Въ это время возникаетъ интересъ къ естествознамію, къ

политеческой экономіи; особенно сильное сочувствіе молодого поколънія возбуждаетъ французская литература и французская общественнополитическая жизнь. «Я въ то время только что оставилъ школьную скамью, -- говорить Салтыковъ, -- и, воспитанный на статьяхъ Бълинскаго, естественно примкнулъ къ западникамъ. Но не къ большинству западниковъ-единственно авторитетному тогда въ литературѣ, которое занималось популяризированіемъ положеній нѣмецкой философіи, а къ тому безвъстному кружку, который инстинктивно прилъпился къ Франціи. Разумъется, не къ Франціи Луи-Филиппа и Гизо, а къ Франціи Сенъ-Симона, Кабе, Фурье, Луи-Блана и, въ особенности, Жоржъ-Занда. Оттуда лилась на насъ въра въ человъчество, оттуда возсіяла намъ увъренность, что золотой въкъ находится не позади, а впереди насъ... Словомъ сказать, все доброе, все желанное, все любвеобильное шло оттуда»... «Всякій эпизодъ изъ общественно-политической жизни Франціи затрогивалъ насъ за живос, заставляль и радоваться и страдать. Въ Россіи все казалось поконченнымъ, запакованнымъ и за пятью печатями сданнымъ на почту для выдачи адресату, котораго заранве предположено не разыскивать; во Францін-все какъ будто только что начиналось. ІІ не только теперь, въ эту минуту, а больше полустольтія сряду все начиналось, и опять и опять начиналось, и не заявляло ни мальйшаго желанія кончиться»...

Россія, дъйствительно, нереживала самый трудный, самый тяжелый періодъ въ послъднія семь лътъ николаевскаго тридцатильтія, и современнику съ «проснувшимся сердцемъ», одержимому горячей любовью къ родинъ, могло казаться, что въ ней все «покончено», все «запаковано»; но это именно только «казалось». Умственное движеніе, начавшееся съ 30-хъ годовъ, шло непрерывно, постепенно расширяясь. Въ русской жизни, какъ разъ къ этому времени, о которомъ говоритъ Салтыковъ, на смъну старшему покольнію и подъ вліяніемъ его выступало новое, младшее. Статьи Герцена и Бълинскаго производили сильное впечатлъніе на молодежь, которая отъ чтенія русскихъ журналовъ послъдовательно переходила къ изученію французскихъ соціальныхъ теорій. Образовались сначала «безвестные» кружки въ Истербургъ и нъкоторыхъ провинціальныхъ го-

родахъ (Ревель, Тамбовь, Ростовь, Казани и др.). Салтыковъ именно и говорить объ одномъ изъ такихъ кружковъ. Но вскорь иъкоторые изъ нихъ получили широкую извъстность. Петербургскіе кружки Петрашевскаго и Дурова собирали почти открыто образованную радикальную молодежь, изливавшую негодованіе на «всякую несправедливость, злоупотребленіе, стъсненія и самоуправство», читавшую сочиненія сенсимопистовъ и фурьеристовъ. На ихъ собраніяхъ обсуждались вопросы, которые не находили мъста въ нечати.

Въ связи съ поименованными кружками образовались и другіе болъе тъсные кружки въ Петербургъ и Москвъ. Собирались у молодого, только что выступившаго тогда въ литературъ поэта А. Н. Плещеева, уже написавшаго свое знаменитое, не потерявшее до нашихъ дней силы стихотвореніе: «Впередъ безъ страха и сомнѣнья!» Происходили вечернія собранія у писателя А. И. Пальма \*). Существовалъ также фурьеристскій кружокъ Кашкина, однимъ изъ членовъ котораго быль выдающійся по уму и характеру петрашевець Н. Л. Спъшневъ, отличавшійся среди другихъ наибольшимъ радикализмомъ и глубокою преданностью дёлу освобожденія крестьянъ. Существовали и многіе другіе кружки, болье или менье постоянные, и временныя, случайныя собранія. Но особенно широкою изв'єстностью пользовались въ Петербургъ постоянныя собранія по пятницамъ у М. В. Буташевича-Петрашевскаго. Такъ, нѣкто Петровъ въ письмѣ къ знакомому оть 1 декабря 1848 г. въ числъ удовольствій нетербургской жизни называетъ: проповъди Инльсена, пропаганду Петрашевскаго, публичныя лекціи и фельетоны Плещеева. На одинъ изъ вечеровъ Петрашевскаго нопалъ Л. Г. Рубинштейнъ, только что прівхавшій изъ-за границы въ 1849 г. Онъ разсказываетъ, что нашелъ «большое собраніе мужчинъ молодыхъ и пожилыхъ, статскихъ и военныхъ; изъ военныхъ, -- говоритъ онъ, -- номию одного, -- то былъ Пальмъ (указанный выше писатель), но хозяинъ все не появлялся. Спрашиваю о немъ; мнъ отвъчаютъ: «Подождите--увидите, насъ всъхъ позовуть». Наконецъ раздается звонокъ, распахиваются двери, и мы

<sup>\*)</sup> См. его прекрасный романъ изъ этой эпохи: "Алексъй Слободинъ", напечатанный въ "Въстникъ Европы" въ 1872—1873 гг. подъ псевдонимомъ И. Альминскаго. Есть отдъльное изданіе. С.-Петербургъ. 1873 г.

входимъ въ большую комнату, гдв передъ эстрадою стоитъ рядъ стульевъ, какъ въ концертъ. На эстраду входитъ мужчина съ бородою и начинаеть читать что-то въ родъ соціалистическаго и коммупистическаго трактата... все это меня чрезвычайно удивило, и я не скрыль своего удивленія оть сосідей»... Рубинштейнь описываеть эти собранія съ чисто вибшней стороны. А вогъ и впутренняя ихъ сторона: «Я посъщаль эти вечера, -- разсказываеть 'генераль-лейтенанть Кузьминъ, --съ весны 1848 г., и по совъсти можно было сказать, что бесъды на этихъ вечерахъ были небезынтересны для каждаго изъ присутствующихъ. Да и могло ли быть иначе, когда туть собпрался народъ молодой, образованный, читающій, мыслящій; впечатльнія принимались живо; всякая несправедливость, злоупотребленія, стесненія, самоуправство глубоко возмущали душу каждаго; напротивъ, всякое стремленіе къ благу общественному или частному вызывало сочувствіе, въ какой бы форм'в стремленіе это ни высказывалось. Цензура, убивавшая въ то время всякую здравую мысль, не только не допускала гласнаго обсужденія печатно предметовъ общаго интереса, но воспрещала даже мальйшій намекъ на то, что могло бы быть лучше, если бы было иначе. Поэтому весьма естественно, что вездъ, гдъ собирались люди выше средняго уровня, они прямо высказывали свои убъжденія, совершенно противоположныя грустному положенію дъль... Съ общаго согласія было положено раздълить наши вечера такимъ образомъ, что до ужина одинъ изъ присутствующихъ будеть излагать какой-либо общественный вопросъ, въ какомъ видъ онъ осуществляется нынъ въ Россіи, удобства или неудобства, осязаемыя отъ такого, а не иного положенія дъла, и, наконецъ, изыскание и если возможно, то указаніе средствъ къ замъненію неудобныхъ порядковъ удобнъйшими, а послъ Н. Я. Данилевскій (знакомый уже намъ, тогда еще молодой, впослъдствіи авторъ сочиненія «Россія и Европа», націоналистъ) продолжаль изложение соціальныхъ теорій. Въ концѣ каждаго вечера объявлялось, о какомъ предметь, касающемся Россіи, будеть говорено въ следующую иятницу и кемъ именно; кроме того, всегда находилось время побестдовать о текущихъ событіяхъ какъ въ Россін, такъ и за границей». Еще болбе интереса представляеть раз-

сказъ о тъхъ же собраніяхъ Д. Д. Ахшарумова, познакомившагося съ Петрашевскимъ весною 1848 года. «Нашъ маленькій кружокъ, говорить онъ, —носиль въ себъ зерно всъхъ реформъ 60-хъ годовъ». И въ самомъ деле, многія темы ихъ беседь: объ уничтоженіи крепостного права, о свободъ книгопечатанія, о децентрализаціи управленія, о «мирныхъ» (т.-е. мировыхъ) судьяхъ, объ улучшеніп судопроизводства и судоустройства вообще и т. п., совершенно совпадаютъ съ тъми реформами, которыя были предприняты и произведены по высочайшей воль по прошествін десяти съ небольшимъ лъть. Извъстный дъятель по крестьянской реформъ А. Унковскій, представившій въ 1859 г. въ своей запискъ объ упраздненіи кръпостного права цълый планъ разныхъ преобразованій: введенія суда присяжныхъ, мъстнаго самоуправленія и проч., въ ранней юности посъщалъ Петрашевскаго, находился подъ сильнымъ его вліяніемъ, за что и быль исключень изъ Царскосельского лицея строгимъ и предусмотрительнымъ начальствомъ. В. И. Семевскій справедливо замъчаеть, что вліяніе и примъръ Петрашевскаго могли дать Унковскому тотъ нравственный закалъ, который онъ проявилъ въ защитъ дорогихъ ему взглядовъ. Ахшарумовъ, говоря о личности Истрашевскаго, характеризуеть ес следующими словами: «Это быль человекъ сильной души, кръпкой воли, много трудившійся надъ своимъ самообразованіемъ (Петрашевскій кончиль курсь въ С.-Петербургскомъ университеть по юридическому факультету), всегда углубленный въ чтеніе новыхъ сочиненій и неустанно дъятельный, онъ состояль на служов при Министерстве Иностранных в дель. Онъ имель большую библіотеку новъйшихъ сочиненій, преимущественно по части исторін, политической экономін и соціальныхъ наукъ и охотно дёлился ею не только со вевин старыми своими пріятелями, но и съ людьми ему мало знакомыми, но которые казались ему порядочными, и ділаль это по убъжденію для общественной пользы. Опъ говориль миъ. что въ теченіе около 8 лъть много людей перебывало у него и разъвхались въ разные города Россіи и преимущественно въ университетскіе. Онъ даваль читать всемь просившимь его и снабжаль уважающихъ книгами, которыя, по его усмотрънію, были полезны для уиственнаго развитія общества. Вовсе не интересуясь общественными увеселеніями, онъ бывалъ новсюду: въ клубахъ, дворянскихъ собрапіяхъ, маскарадахъ, съ едипственною цѣлью заводить знакомства для узнанія и выбора людей».

Петрашевскій, дъйствительно, представлялъ собою огромную умственную и нравственную силу. Образованный человъкъ своего времени, убъжденный фурьеристь, глубоко върившій въ возможность близкаго и легкаго осуществленія утопіи Фурье, онъ обнаружиль во время грубо-пристрастнаго следствія и несправедливо - жестокаго суда надъ нимъ и его товарищами удивительное мужество и силу воли. Въ 1856 г. онъ не хотълъ воспользоваться амиистей и, находясь въ ссылкъ, требовалъ пересмотра всего дъла. Онъ помирился съ дъйствіями правительства только тогда, когда увиділь, что оно искренно ношло по пути необходимыхъ для блага народа реформъ. Какъ пламенный фурьеристь, онъ думаль, что человъчество тогда только достигнеть нормального развитія, когда духъ единства проникнетъ всьхъ людей, когда трудъ тяжелый, отвратительный превратится въ источникъ непосредственнаго наслажденія жизнью. Общество будетъ доставлять каждому своему члену всъ средства для удовлетворенія всёхъ нуждъ. Человекъ будеть поставленъ въ такое къ обществу, что, предаваясь вполив влеченю естественныхъ побужденій, не въ состоянін будеть нарушать гармонію общественныхъ отношеній. Государство въ томъ видь, какъ существуєть теперь, съ его городами, храмами, исчезнеть съ лица земли. Вся земля покроется небольшими общинами по проекту Фурье, и люди будуть счастливы. Д. Д. Ахшарумовъ, увлеченный фурьеризмомъ, написалъ стихотвореніе, рисующее «Будущее земли и ея обитателей» Фурье):

Земля, несчастная земля, Міръ стоновъ, жалобъ и мученья! На ней вся жизнь подъ гнетомъ зла И всюду плачъ—со дня рожденья! Въ дѣлахъ людскихъ раздоръ и крикъ, И трубный звукъ, и гулъ орудій, И воиль, и дикой славы кликъ: Другъ друга бьютъ и рѣжутъ люди! Но время лучшее придеть:

Война кровавая пройдеть;
Земля произрастеть плодами,
И бъдный мученикъ-народъ
Свободу жизни обрътеть
Съ ея высокими страстями;
Обильный хлъбъ взрастеть надъ взрытыми полями,
И нищая земля покроется дворцами.
Тогда и для земной планеты
Пастанетъ періодъ иной...

Тогда измѣнятся и люди и природа, И будуть на землѣ миръ, счастье и свобода.

Увлеченіе фурьеризмомъ въ то время было, можно сказать, общимъ въ передовыхъ кругахъ русской интеллигенціи. Когда собранія эти вызвали подозрѣнія администраціи, участники ихъ, при помощи шиіоновъ, были выслѣжены, переписаны и началось громкое дѣло о нетрашевцахъ, то болъе или менъе причастными къ нему оказались многіє наши писатели: М. В. Петрашевскій, составившій замізчательный «Словарь иностранныхъ словъ» (подъ псевдон. Кириллова); Ө. М. Достоевскій; брать его М. М. Достоевскій; поэть А. П. Плещеевъ; романистъ А. П. Пальмъ; С. Ө. Дуровъ, ноэтъ, переводчикъ и писатель повъстей въ прозъ; Толь, писатель-педагогъ; химикъ О. Львовъ; гигіенисть Д. Д. Ахшарумовъ; А. Н. Майковъ, изв'єстный поэть; В. Р. Зотовь, плодовитый писатель и журналисть; Н. Д. Ахшарумовъ, романистъ. Знаменитый нашъ сатирикъ М. Е. Салтыковъ долгое время посъщаль собранія Петрашевскаго и не быль привлеченъ къ дѣлу только потому, что сосланъ былъ уже въ это время въ Вятку за свою новъсть «Запутанное дъло». По всей въроятности, и первоклассные русскіе критики—В. Г. Бълинскій и В. Н. Майковъ-не избъжали бы этого суда и безнощадно суроваго приговора по этому дѣлу, если бы смерть заранѣе не освободила ихъ отъ всякой ответственности. В. Майковъ быль въ очень близкихъ отношеніяхъ съ Петрашевскимъ и сотрудничаль въ «Словарѣ иностранныхъ словъ», второй выпускъ котораго быль изъять изъ обращения. Бъз линскій, конечно, пострадаль бы за свое знаменитое письмо къ Гоголю, распространеніе котораго ставилось и которымь петрашевцамь въ большое преступленіе: Плещеєвъ быль приговоренъ за это къ лишенію всёхъ правъ и къ ссылкё въ каторжныя работы на четыре года. Начальникъ корпуса жандармовъ генер.-лейт. Дубельть «яростно» сожалёль о смерти Бёлинскаго: «Мы бы сгноили его въ крёности», говорилъ онъ. С. А. Венгеровъ разсказываеть еще объодномъ кружке, собиравшемся у извёстнаго въ то время переводчика и педагога военно-учебныхъ заведеній Иринарха Введенскаго. Постоянными участниками здёсь были молодые писатели и студенты, Г. Е. Благосвётловъ, внослёдствін извёстный журналисть, А. П. Милюковъ, педагогъ и писатель, и Н. Г. Чернышевскій, знаменитый потомъ русскій писатель. Извёстный уже намъ Ф. Вигель, знавшій о собраніяхъ у Введенскаго, сдёлалъ доносъ, куда слёдуетъ. Но педостатокъ точныхъ свёдёній у слёдственной комиссіи и заступничество Я. П. Ростовцева, главнаго начальника воен.-учебн. заведеній, очень цёнившаго Введенскаго, спасли ихъ всёхъ.

Въ настоящее время какъ-то трудно себъ представить, чтобы люди, мечтавшіе о всечеловъческомъ счасть и занимавшіеся обсужденіемъ и разработкой тъхъ самыхъ вопросовъ русской жизни, которые черезъ какія-нибудь десять леть почти все были открыто поставлены и болбе или менве удовлетворительно рвшены, - чтобы эти люди за свои благородныя мечты и полезную работу были приговорены къ смертной казни. Производившій следствіе чиновникъ Липранди употребилъ со своей стороны всь усилія, чтобы раздуть это дъло и представить въ глазахъ начальства, какъ «всеобъемлющій планъ общаго движенія, нереворота и разрушенія». И судъ вынесъ смертный приговоръ 23 человъкамъ. Приговоръ, какъ извъстно, былъ смягченъ государемъ. По ихъ всёхъ въ легкихъ костюмахъ въ декабрѣ мѣсяцѣ вывезли изъ крѣпости на Семеновскій илацъ и взвели на эшафотъ, гдв и было объявлено, что они должны быть разстрвляны. Трое изъ нихъ были уже привязаны къ столбамъ, уже раздалась команда, солдаты прицелились, и только после всего этого барабаны забили отбой, и прискакавшій офицерь подаль бумагу, въ которой возвъщалось, что казнь замънена ссылкою. По разсказу Ө. М. Достоевского, ночти всв приговоренные были увърсны, что

«приговоръ, будетъ исполненъ, и вынесли, по крайней мѣрѣ, десять ужасныхъ, безмѣрно страшныхъ минутъ ожиданія смерти».

Дъло Петрашевскаго долгое время находилось подъ спудомъ, и мало образованное русское общество, до котораго доходили о [немъ смутные разноръчивые слухи, составило себъ мнъніе о петрашевцахъ, какъ о настоящихъ бунтовщикахъ, потрясателяхъ основъ, и все движеніе представляло себ'в крайне опаснымъ для общественнаго спокойствія и вреднымъ для благоденствія Россіи. Идейная сторона движенія не могла получить настоящей общественной оценки. Мечты о «Нью-Ланаркъ» Оуэна (фабрика Оуэна на новыхъ началахъ), объ «Икаріи» (утопическая община по ученю Кабэ), чтеніе сочиненій С.-Симона, Фурье и ихъ горячихъ послъдователей, чтенія сочиненій Прудона, Луи-Блана-все это дъйствовало, какъ образовательная сила, закладывая прочный фундаменть общественныхъ идей и чувствъ, которыхъ намъ именно тогда недоставало. Загнанныя суровыми репрессивными мърами въ глубь сознанія лучшихъ передовыхъ людей, онъ лишь временно притаились и съ неудержимою силою вырвались наружу, какъ только настали благопріятныя условія для плодотворной общественной работы во второй половинь 50-хъ годовъ. Общественное большинство не замѣчало, что движеніе растеть и расширяется, не предвидёло его благихъ последствій и, находясь наканунё важныхъ событій и коренныхъ перемѣнъ въ русской жизни, попрежнему спало непробуднымъ сномъ вплоть до севастопольскаго разгрома. А между тъмъ, пользуясь сравненіемъ Гегеля, можно сказать, «кроть» не дремалъ — онъ продолжалъ свою подземную работу, «хорошо рылъ». Чиновникъ Липранди, производившій слёдствіе, сравнивая истрашевцевъ съ декабристами, писалъ: «Въ заговоръ 1825 года участвовали исключительно дворяне и притомъ исключительно военные. Тутъ же, напротивъ, рядомъ съ гвардейскими офицерами и чиновниками Министерства Иностранныхъ дълъ находятся не окончившіе курсъ студенты, учителя, мелкіе художники, купцы, мъщане, даже лавочники, торгующіе табакомъ». «За двадцать или десять леть (назадъ) можно было бы удовольствоваться тъмъ, чтобы, напавши па корень зла, подръзать его,и темъ все бы задушилось, уничтожилось. Теперь, какъ видно, корень этотъ разросся кръпко, ядъ, можно сказать, разлился всюду и напиталъ собою воздухъ общественной жизни или, върнъе сказать, то, что составляетъ наше общественное образованіе». Въ словахъ чиновника Министерства Внутреннихъ дѣлъ, «округляющаго» интересное находящееся въ его рукахъ «дѣльце», конечно, есть нѣкоторыя преувеличенія, сдѣланныя въ своихъ видахъ. По Липранди былъ человѣкъ умный и съ образованіемъ, спеціалистъ по политическимъ дѣламъ, былъ искуснымъ и опытнымъ «ловцомъ» по этой части; онъ перечиталъ всѣ руконисныя замѣтки арестованныхъ, пересмотрѣлъ забранныя у молодежи литографированные курсы, и съ нѣкоторыми изъ его выводовъ нельзя не согласиться. Такъ, несомнѣнно, «воздухъ общественной жизни» сравнительно былъ не тотъ въ концѣ 40-хъ годовъ, что десять или двадцать лѣтъ назадъ: новое освободительное движеніе въ значительной степени утратило свой прежній сословный характеръ, и его расширеніе и демократизація стали очевиднымъ фактомъ.

На той же почвъ, подъ тъми же западными вліяніями выросло въ то время не мало прекрасныхъ литературныхъ произведеній. Кртпостное право-красугольный камень дореформеннаго строя-терпить чъмъ далъе, тъмъ болъе смълыя нападенія. Въ повъстяхъ Герцена: «Сорока-воровка», «Кто виновать»; въ новъстяхъ Григоровича: «Деревня» и «Антонъ-горемыка» ярко изображаются страданія закрѣпощенпаго крестьянина; вниманіе и симпатін къ низшимъ классамъ вообще высказываются все сильнъе и сильнъе. Юный Салтыковъ пишеть повъсть «Запутанное дъло», изъ которой видно, что его мысли носились въ области того далекаго соціальнаго идеала, который рисовался въ произведеніяхъ французскихъ нисателей. Его большой и здравый умъ критически относился къ крайностямъ ихъ ученій, но, несомивино, что въ нихъ опъ нашелъ основу своихъ общественныхъ вглядовъ. Силы «натуральной школы» писателей и ихъ вліяніе растуть къ концу 40-хъ годовъ. Появляются произведенія Достоевскаго, Гончарова, Островскаго, Инсемскаго, первые разсказы изъ «Занисовъ охотника» Тургенева, замѣчательныя статын Бѣлинскаго о «натуральной школь» и первыя гражданскія стихотворенія Пекрасова. Идея личности и ся правъ сквозитъ почти въ каждомъ изъ повыхъ произведеній этой школы. Наконець въ области критики происходять коренныя измінення во взглядахь на искусство: его крінко притягивають къ дійствительности, къ землі, къ борьбі съ существующимъ зломъ.

40-е годы—замѣчательное время въ нашей литературной исторіи. Это—блестящій результать той настойчивой проповѣди, которая началась въ 30-е годы, въ самую глухую пору нашей жизни. Это—время, повторяемъ, подготовившее эпоху нашего возрожденія—60-е годы. Крупиѣйшіе изъ указанныхъ молодыхъ талантовъ, появившихся въ 40-е годы, черезъ пятнадцать или двадцать лѣть проложили русской литературѣ путь въ Европу, заставили европейское общество интересоваться ею, признать ея самостоятельность и справедливо удивляться ея быстрымъ и огромнымъ успѣхамъ.

Бѣлинскій является центральною личностью этой эпохи: онъ быль средоточіемъ ея идей. Знакомство съ его жизнью и дѣятельностью, къ разсказу о которыхъ мы теперь переходимъ, дастъ намъ возможность еще глубже вникнуть въ интересы и задачи этого замѣчательнаго періода нашей общественной жизни, точно изъ непла, незамѣтно возродившейся на рубежѣ 20-хъ и 30-хъ годовъ.

### XI.

## В. Г. Бълинскій (1810—1848 гг.).

Въ русской литературѣ, намъ думается, нѣтъ біографіи, въ такой мѣрѣ интересной и поучительной съ историко-литературной точки зрѣнія, какъ біографія Бѣлинскаго. Въ исторіи его умственнаго развитія заключается цѣлый періодъ нашего общественнаго развитія,—періодъ. въ которомъ ясно различаются отдѣльныя стадіи. Являясь въ юности увлекающимся, горячимъ романтикомъ въ духѣ Шиллера, какъ почти всѣ его сверстники, онъ во второй половинѣ 30-хъ годовъ, подъ вліяніемъ иѣмецкой идеалистической философіи, превращается въ мыслителя, спокойнаго созерцателя дѣйствительности, хотя и не надолго. Большинство образованной молодежи его поколѣнія, какъ мы уже знаемъ, восторженно отдавалось изученію германской философіи. Сметемь

Шеллинга, Фихте, Гегеля, открывая широкіе умственные горизонты, въ извъстной мъръ успокоивали душу, уносили мысль въ отвлеченныя сферы, заставляли забывать неприглядную действительность. Увлекаясь ими по очереди, Бълинскій сначала отдается эстетическому міросозерцанію подъ вліяніемъ ученія Шеллинга, потомъ теорія Фихте совершенно обезцъниваетъ въ его глазахъ дъйствительность, и онъ признаеть только высшую жизнь духа, пренебрегая или, върнъе сказать, подавляя въ себъ другія стороны душевной жизни. Но это состояніе духа вызываеть сильную реакцію его живой страстной натуры, и онъ, ухватившись за гегелевскую формулу «разумной дъйствительности», ранбе другихъ съ честью выходить изъ «пустотъ» фихтеанской отвлеченности. Правда, онъ при этомъ нъкоторое время увлекается фаталистическимъ воззрѣніемъ на необходимость всего существующаго, но и эта невърная точка эрьнія, усвоенная изъ сочиненій Гегеля послідняго періода, скоро была имъ оставлена. Подъ конецъ Бълипскій, какъ и многіе русскіе гегеліанцы, переходить отъ праваго лагеря гегеліанства къ лівому, изъ идеалиста-романтика превращается въ реалиста, изъ ноклонника чистаго искусства станоновится горячимъ защитникомъ и проповъдникомъ искусства общественнаго, искусства для жизни. Пройденный имъ путь развитія былъ приблизительно тотъ самый, которымъ шло все наше образованное общество. Вліяніе его на читателей возрастало съ каждой статьей, а къ началу 40-хъ годовъ, когда его взгляды окончательно сложились, оно достигло огромныхъ размъровъ. Ему сочувствовали, ему поклонялись, за нимъ шла вся молодая мыслящая Россія, «жаждавшая свъжаго воздуха». Горячая любовь къ людямъ, искренность убъжденій и таланть поставили его во главѣ умственнаго движенія того времени, сдѣлали учителемъ, руководителемъ, настоящимъ «властителемъ думъ» не одного, а многихъ поколъній. Въ 40-хъ годахъ лучшіе изъ современниковъ Бълинскаго говорили, что ему они обязаны своимъ спасеніемъ, а знаменитый критикъ 60-хъ справедливо указывалъ, что въ Добролюбовъ Бълинскомъ наши лучшіе идеалы и исторія нашего общественнаго развитія. «Что бы ни случилось съ русской литературой, -- по его словамъ, -- какъ бы пышно ни развилась она. Бълинскій всегда будеть ея гордостью, ея славой. ея украшеніемъ. До сихъ поръ его вліяніе ясно чувствуется на всемъ, что только появляется у насъ прекраснаго и благороднаго; до сихъ поръ каждый изъ лучшихъ нашихъ литературныхъ дѣятелей сознается, что значительною частью своего развитія обязанъ непосредственно или посредственно Бѣлинскому... Во всѣхъ концахъ Россіи есть люди, исполненные энтузіазма къ этому геніальному человѣку, и, конечно—это лучшіе люди Россіи!» Такъ говорилъ Добролюбовъ почти 50 лѣтъ назадъ. Но и въ наши дни можно сказать, что многія истины, которыя служатъ основаніемъ нашихъ разсужденій и руководять нашимъ поведеніемъ, утверждены Бѣлинскимъ, и о насъ можно сказать то, что сказано Некрасовымъ въ 50-хъ годахъ: «И съ дерева невѣдомаго плодъ, безпечные, безпечно мы вкушаемъ».

Мы не считаемъ нужнымъ разсказывать подробно о внъшнихъ событіяхъ жизни Бълинскаго: съ его біографіей можно познакомиться по разнымъ болве или менве обстоятельно написаннымъ очеркамъ и по солидному, хотя и давно вышедшему труду А. Н. Пыпина: «Бълинскій, его жизнь и переписка». Для тъхъ читателей, которымъ попадеть въ руки біографическій очеркъ г. Протопопова (очеркъ изъ серіи біографій замічательных людей, изданія Павленкова), мы сділаемъ нъсколько необходимыхъ указаній. Всь біографы Бълинскаго согласно говорять о неблагопріятныхъ условіяхъ его воспитанія съ самаго ранняго дътства; авторъ же указаннаго очерка безъ достаточныхъ основаній называетъ ихъ, напротивъ, благопріятными даже вопреки свидътельству самого Бълинскаго. Представимъ себъ жизнь въ глухой русской провинціи во второмъ и третьемъ десятильтіи XIX въка (уъздный городъ Чембаръ, Пензенской губерніи) среди Сквозниковъ-Дмухановскихъ, Бобчинскихъ, Добчинскихъ и др. и при слёдующихъ семейныхъ условіяхъ: мать изъ бёдныхъ дворяновънеобразованная, раздражительная женщина, подъ стать окружающему обществу; отецъ-умственно развитой, свободный отъ многихъ предчеловъкъ, но безхарактерный, преданный несчастной страсти къ вину; въ обществъ онъ пріобръль репутацію вольнодумца, безбожника и лишился, какъ врачъ, практики и, слъдовательно, дохода. Сколько въ этихъ условіяхъ дано уже готовыхъ поводовъ для постояннаго разлада, непріятныхъ столкновеній, бурныхъ сценъ и въ

семь и въ обществ в! Очевидецъ семейнаго быта Бълинскихъ разсказываеть о тяжелыхъ сценахъ, которыя заставляли членовъ семьн разбегаться изъ дому. «У жизни, -- говорить онъ, -- есть свои сынки и насынки, и Виссаріонъ Григорьевичъ (т.-е. Бѣлинскій сынъ) принадлежаль къ числу самыхъ нелюбимыхъ своею лихою мачехою. Не радостно она встрътила его въ родной семьъ, и дътство его, эта веселая и беззаботная пора, было полно тревогъ и огорченій столько же, сколько позднъйшіе возрасты, и надобно было ему имъть много воли, много любви, чтобы выйти побъдителемъ изъ этой страшной борьбы съ роковыми случайностями». Самъ Бълинскій разсказываеть, объясняя свою робость и застънчивость, которыя остались у него до конца жизни, что мать его любила часто бъгать по кумушкамъ. «Я. грудной ребенокъ, -- говоритъ онъ, -- оставался съ нянькой, нанятой дъвкой; чтобъ я ее не безпокоилъ своимъ крикомъ, она меня душила и била. Можетъ-быть, воть причина. Впрочемъ, я не былъ груднымъ: родился я больнымъ ири смерти, груди не бралъ и не зналъ ея... сосалъ я рожокъ, и то если молоко было прокислое и гнилоесвъжаго не могъ брать... Отецъ меня билъ нещадно... Я въ семействъ быль чужой. Можетъ-быть, въ этомъ разгадка дикаго явленія... И просто боюсь людей»... Въ другомъ мѣстѣ Бѣлинскій говорить о томъ, какъ «тяжело имъть отца и мать для того, чтобы смерть ихъ считать своимъ освобожденіемъ, следовательно, не утратою, а скоре пріобрѣтеніемъ, хотя и горестнымъ»... Можно ли нослѣ такихъ неопровержимых свидьтельствъ считать нравственную атмосферу семьи Бѣлинскихъ хорошею, благопріятствовавшею развитію, какъ это дѣлаетъ авторъ очерка? Онъ весьма преувеличиваеть значеніе той симпатіи, которая все-таки, по разсказамъ, существовала отцомъ и сыномъ. Отецъ, кажется, рано замътилъ способности своего даровитаго ребенка; говорять, что онъ даже допускаль вмѣшательство сына въ семейные раздоры, когда тотъ уже былъ юношей, и выслушиваль его укоры. Это, конечно, говорить о взаимномъ пониманіи и даже уваженій другь къ другу, но писколько не служить ручательствомъ за постоянство такихъ отношеній и не исключаетъ возможноети, при указанныхъ выше условіяхъ, частыхъ грубыхъ сценъ между отцомъ и сыномъ. Авторъ очерка какъ будто совершенно забываетъ

о безхарактерности отца и его несчастной слабости. Говоря объ отношеніи матери Бѣлинскаго къ дѣтямъ, авторъ не видитъ ничего дурного или ненормальнаго въ томъ, что эти отношенія ограничивались исключительно заботами, чтобы дѣти были прилично одѣты и сытно накормлены. Въ отсутствіи съ ея стороны умственнаго и нравственнаго вліянія онъ усматриваетъ даже хорошую сторону: «она,—говоритъ онъ,—не залѣзала въ душу и не насиловала совѣсти своего сына, и темные предразсудки ея не передавались ему». Конечно, хорошо, что пасилія надъ душой ребенка не было, но разумное руководство ребенкомъ и насиліе надъ нимъ не одно и то же, и отсутствіе добраго нравственнаго вліянія со стороны матери есть все-таки замѣтный минусъ въ воспитаніи Бѣлинскаго.

Счастіе, по мивнію автора очерка, продолжало благопріятствовать Бълинскому и въ первоначальномъ обучении. Это также не совсъмъ върно. Какъ программы, такъ и педагоги, за весьма ръдкими исключеніями, были въ то время несостоятельны. Не следуеть забывать, что 20-е годы — время реакцін, отразившейся весьма сильно на русской школь всьхъ типовъ, начиная съ низшей и кончая упиверситетомъ. Да и разсказы Иванова о Чембарскомъ увадномъ училищъ, въ которомъ онъ учился вмъсть съ Бълинскимъ, не даютъ возможности сдёлать такого заключенія объ этомъ учебномъ заведенін, какое дълаетъ г. Протопоповъ. Вообще мы должны сказать, что этотъ біографическій очеркъ, въ ціломъ очень хорошій, містами испорченъ напрасной полемикой. Такъ, напримъръ, въ заключительной своей главъ авторъ цитируетъ иъсколько строкъ изъ труда Иыппиа и даеть имъ невърное толкование. Пыпинъ, разумъя средняго читателя, незнакомаго обстоятельно съ исторіей времени Бълинскаго, справедливо замъчаеть, что нынъшнему читателю «тягостная внутренняя борьба, цвною которой Бълинскій приходиль къ своимъ последнимъ выводамъ», можетъ показаться странною и самъ Бълинскій наивнымъ, когда дело такъ просто. Въ самомъ деле, эти долгія блужданія въ отвлеченностяхъ итмецкой философіи, эти нравственныя мученія, которыя испытываль Балинскій, сдерживая свои естественныя чувства въ угоду той или другой теорін, намъ могуть казаться непонятными: имет аковайдылаю диквяэ йонагояш ви вкода оорностови ав ым акфа идеями, къ которымъ въ самомъ концъ пришелъ знаменитый критикъ и за которыя онъ горячо ратоваль въ последніе годы своей жизни. Идея личности и ея правъ, идея борьбы съ недостатками существующаго строя жизни, идея обязательнаго служенія обществу сдълались теперь уже общимъ достояніемъ образованныхъ людей. Чтобы понять и върно оцънить эту страшную внутреннюю ломку, эту тяжелую душевную борьбу, съ помощію которой было достигнуто признаніе такихъ простыхъ съ теперешней точки зрвнія идей, — словомъ, все то, что пережилъ и выстрадалъ Бълинскій и лучшіе люди 40-хъ годовъ, читатель долженъ хорошо знать исторію этого времени. Онъ долженъ знать, что въ періодъ деятельности Белинскаго эти действительно элементарныя идеи не только не пользовались популярностью, но совствить не были известны нашему малообразованному, чуждому общественныхъ интересовъ обществу, спавшему непробуднымъ сномъ. Только при условіи такого знанія фигура Бълинскаго вырастаетъ передъ читателемъ въ исполина — глашатая новыхъ высокихъ истинъ и мужественнаго борца за нихъ. Вотъ какой смыслъ, по нашему мнѣнію, имѣютъ слова г. Пыпина; авторъ очерка усмотрълъ въ нихъ, и совершенно произвольно, обиду, нанесенную Бълинскому. Ему показалось, что Белинскій трактуется здёсь деятелемъ наивнымъ, отсталымъ, устарълымъ, и онъ совершенно напрасно прибавилъ въ своей статьт цълую безсодержательную страницу, съ вопросительными и восклицательными знаками.

Сдълавъ эти необходимыя поправки, мы рекомендуемъ познакомиться читателямъ съ прекраснымъ во многихъ отношенияхъ очеркомъ г. Протопопова.

Тотъ литературный періодъ, въ который началь свою дѣятельность Бѣлинскій, характеризуется Некрасовымъ слѣдующими словами:

Въ то время пусто и мертво Въ литературъ нашей было. Скончался Пушкинъ — безъ пего Любовь къ ней публики остыла, Ничья могучая рука Ее не направляла къ цъли, Лишь два задорныхъ поляка На первомъ планъ въ ней шумъли.

Такъ, дъйствительно, безотрадно было состояние нашей литературы не только послъ смерти Пушкина, но и за всъ 30-ые годы и въ самомъ началь 40-хъ. Пушкинъ умеръ въ 37-мъ году, и только что основанный имъ «Современникъ» совершенно обезцвътился въ рукахъ Плетнева и до 47-го года, когда перешелъ къ Некрасову, влачилъ самое жалкое существованіе. «Отечественныя Записки» только съ 39-го года стали собирать вокругь себя лучшихъ передовыхъ дъятелей литературы. Бълинскій началь свою дъятельность всего за три года до смерти Пушкина, въ 34-мъ году, въ журналъ Надеждина, который быль, какъ мы знаемъ, прекращенъ въ 36-мъ году за статью Чаадаева. Журналь «Московскій Наблюдатель» оживился и расцвыль было съ 38-го года, когда Бълинскій сдълался его редакторомъ, но дъла журнала вскоръ разстроились, Бълинскій перебрался въ 39-мъ году въ Петербургъ, и «Московскій Наблюдатель» въ 40-мъ году покончилъ свое существованіе. «Московскій Телеграфъ» Полевого былъ запрещенъ въ 34-мъ году. Славянофильские журналы и сборники также запрещались при самомъ появленіи въ свёть. «Два задорныхъ поляка», Сенковскій и Булгаринъ («Библіотека для чтенія» и «Съверная Пчела»), люди безъ всякихъ убъжденій, главенствовали въ литературъ, ловко угождая взглядамъ и вкусамъ мало образованнаго общественнаго большинства и тъхъ сферъ, отъ которыхъ зависъли. «Литературы, — говоритъ Тургеневъ, — въ смыслъ живого проявленія одной изъ общественных силь, находящагося въ связи съ другими, столь же и болъе важными проявленіями ихъ, —не было, какъ не было прессы, какъ не было гласности, какъ не было личной свободы; а была словесность — и были такіе словесныхъ дёлъ мастера, какихъ мы уже потомъ не видали»... Дъйствительно, если исключить Пушкина, Гоголя и Лермонтова, которые дали такъ много цъннаго въ это время, то передъ нами — пустота, останутся лишь второстепенные писатели, теперь совершенно забытые, какъ Марлинскій, Вельтманъ, Сенковскій, Гречъ, Булгаринъ, Кукольникъ, Загоскинъ и т. п. Это литература, которая или осторожно обходила современную русскую действительность, обращаясь къ историческому прошлому, или славословила ее, или пускалась въ область фантастическаго ислѣпаго вымысла. Мы уже выше говорили, каковы были романы исторические и нравоописательные, что такое представляла собой патріотическая драма и вообще беллетристика этого періода. Посмотримъ теперь, какова была критика, предшествовавшая появленію Бѣлинскаго.

Если вести начало нашей критики отъ возникновенія светской литературы, т.-е. отъ начала XVIII въка, то прежде всего мы должны указать на трудное положение того русскаго языка, которымъ пришлось выражать свои мысли нашимъ первымъ свътскимъ писателямъ. Онъ былъ переполненъ славянизмами, съ одной стороны, иностранными словами и оборотами-съ другой. Вопросъ объ языкъ былъ нервымъ важнымъ вопросомъ. Борьба русскаго языка съ чуждыми ему стихіями наполняеть все стольтіе и продолжается въ следующемъ. Отсюда весьма понятно, что первоначальная критика у насъ была преимущественно стилистической. Витстт съ нашими заимствованіями западныхъ литературныхъ формъ пришли къ намъ, естественно, и господствовавшія на Западъ правила ложно-классической теоріи о раздѣленіи поэзіи на роды и виды съ подробными формальными указаніями для каждаго изъ нихъ. Опи долго служили основаніемъ для нашей критики и тормозили сближение нашей литературы съ жизнью. Эта теорія держалась довольно еще прочно и въ первые годы XIX въка. Но по мъръ того, какъ наша художественная литература освобождалась отъ ложно-классическихъ традицій и произведенія нашихъ крупныхъ поэтовъ, все болбе пріобретая самостоятельность, отходили отъ образцовъ этого направленія, и критика становилась болже основательною и серьезною. Уже Мерзлякову, запимавшему канедру россійскаго краснорічія и поэзін въ Московскомъ упиверситеть въ самомъ началѣ XIX вѣка, приходилось отступать отъ старыхъ правилъ, утвердившихся «на русско-французскомъ парпасъ». Это было еще въ ту нору, когда поэтическіе авторитеты Ломоносова и Сумарокова стояли твердо. Но почтенному профессору, обладавшему поэтическимъ чутьемъ, недоставало научныхъ знаній и смелости. Онъ не слѣдилъ за научнымъ движеніемъ въ своей области и совершенно терялся при разборѣ новыхъ произведеній русской поэзіп, хотя и чувствоваль ихъ силу и красоту.

Развитіе эстетическаго вкуса совершалось у насъ медленно; опредъленной эстетической теоріи не было, и только здравый смысль и чувство патріотизма руководили иногда не безъ усивха нашими критиками конца XVIII и начала XIX въка. Такъ, крыловскій журналь «Зритель», вооружившійся противъ фальшивыхъ направленій литературы, осмёнль оду и идиллію и сдёлаль нёсколько вёрныхъ замёчаній о сухости ложно-классической трагедіи. Въ томъ же родъ была и критика Карамзина. Литературная школа, которую онъ проходилъ въ «Пружескомъ обществъ», лишена была твердыхъ эстетическихъ основаній. Правда, онъ быль поклонникомъ Шекспира, перевель «Юлія Цезаря» и драму Лессинга «Эмилію Галотти», но склонность къ чрезмърной чувствительности и пристрастіе къ формъ, излишнез попеченіе о цвътистомъ стиль убивали въ немъ истинное пониманіе «натуры». Образцовый для своего времени беллетристь-стилисть, онъ оказался безсильнымъ въ критикъ. Руководимый чувствомъ патріотизма, онъ недоволенъ нашей подражательностью иноземному, осуждаетъ пренебрежительное отношение къ родному языку и литературъ, но проложить или даже хоть указать литературѣ самостоятельные пути развитія онъ быль не въ силахъ. Нельзя не прибавить здёсь, что и литературные нравы тогда не допускали еще критики: въ ней видъли оскороление авторскаго самолюбія. Бывали случан, когда на критику отвъчали пасквилемъ. Все еще господствовалъ установившійся во времена Ломоносова взглядь, въ силу котораго частныя лица. хотя бы и издатели журналовъ, не имѣли права на критику, — оно принадлежало лицамъ офиціальнымъ, ученымъ академикамъ. Изъ второго своего журнала, «Въстника Евроны», Карамзинъ почти совсемъ изгоняетъ критику. «Что принадлежить до критики новыхъ русскихъ книгъ, -- говоритъ опъ, -- то мы не считаемъ ее истинною потребностью нашей литературы (не говоря уже о непріятности имѣть дъло съ безпокойнымъ самолюбісмъ людей). Въ авторствъ полезиве быть судимымъ, нежели судить. Хорошая критика есть роскошь литературы: она рождается отъ великаго богатства, а мы еще не Крезы»... Критическіе опыты Бестужева и Кюхельбекера, какъ мы видели, уже возбудили интересъ въ обществъ. Въ статьяхъ Кюхельбекера раскрываются недостатки современной поэзін, основательно указывается их отсутствіе народности въ произведеніяхъ Жуковскаго и возлагаются надежды на Пушкина, какъ на поэта истинно-національнаго. Бестужевъ (Марлинскій), установившій обычай годовыхъ литературныхъ обзоровъ, безпощадно напалъ на «мраморную челядь Олимпа», на все французское вліяніе какъ въ жизни, такъ и въ литературъ. Это, можно сказать, была первая публицистическая критика въ русской литературъ. Сентиментальная школа подверглась такой же суровой критикъ. Увлечение «Бъдной Лизой» вызываетъ у критика здыя насмъшки: «Всъ завздыхали, — говоритъ онъ, — всъ кинулись ронять алмазныя слезы на ландыши, надъ горшкомъ палеваго молока, топиться въ лужъ. Всъ заговорили о матери-природъ — они, которые видъли природу только спросонка изъ окна кареты»... Увлекаемый чувствомъ патріотизма, Бестужевъ находить русскихъ людей не менъе интересными и даже не менъе культурными, чъмъ европейцевъ. Въ русской исторіи онъ видить обильный благодарный матеріаль для поэта. Въ отсутствіи у насъ національной поэзіи онъ обвиняеть наше воспитаніе: «мы всосали съ молокомъ матери безнародность и удивленіе только къ чужому». Русскій юноша на всю жизнь остается недоучкой, неспособнымъ къ серьезной умственной дъятельности. «Наша жизнь-безтънная китайская живопись, нашъ свътъ - гробъ повапленный». Поэту рекомендуеть критикъ удаленіе оть свътской среды и жизни и общение съ народомъ. Романтизмъ не иное что, по его мивнію, какъ «жажда ума народнаго, зовъ души человвческой». Онъ указываеть на культурное значеніе средняго сословія: «оно дало купцовъ, ремесленниковъ, художниковъ, ученыхъ»... «оно дало жизнь писателямъ всъхъ родовъ, поэтамъ всъхъ величинъ, авторамъ по нуждъ и по наряду, по ошибкъ и по вдохновенію... Первый печатный листь быль уже прокламація поб'єды просв'єщенных разночинцевъ надъ невъждами дворянчиками». Много в'єрныхъ взглядовъ на поэзію, на отношеніе поэта къ дъйствительности, къ народу, къ светскому обществу, къ меценатамъ находимъ мы у Бестужева, но отсутствіе вполнъ опредъленной системы критическихъ воззръній чувствуется и у него, и это заставляеть его впадать иногда въ грубыя ошибки, при ръшеніи чисто литературныхъ вопросовъ.

Знакомый намъ поэтъ - шеллингіанецъ Д. В. Венивитиновъ въ своей статьт: «Нъсколько мыслей въ планъ журнала» (здъсь идетъ рвчь о журналь шеллингіанцевъ «Московскомъ Въстникь»), заявляетъ уже о новыхъ требованіяхъ «научной эстетической критики на началахъ нъмецкой умозрительной философіи». Веневитиновъ-настоящій поэть-философъ. «Многочисленность стихотворцевъ, — по его мнфнію, —во всяком в народ в есть вфрнфйшій признакъ его легкомыслія». Какъ для истаго шеллингіанца, для него поэть-«вѣнецъ просвъщенія». Поэтическое произведеніе не есть результать «перваго чувства»: оно (т.-е. чувство) «лишь порождаеть мысль, которая развивается въ борьов». Такимъ образомъ поэты, устраняющие работу мысли, всякій умственный трудъ въ процессъ поэтическаго творчества, говорящіе: «не знаю, что я буду пъть, но пъсня зръеть», являются, съ его точки зрвнія, не истинными поэтами, а искусными стилистами и версификаторами. «Поэту, необходимы знанія, поэту необходимы убъжденія, — заявляль другой шеллингіанець, кн. Одоевскій, - потому что для читателей вовсе не безразлично, какъ поэтъ относится къ темъ или другимъ явленіямъ міра физическаго и нравственнаго».

Въ высшей степени интересно, что въ это еще сравнительно раннее время нашей общественности и нашей поэзіи мы уже встрѣчаемся съ здравымъ взглядомъ на творческій процессъ, —взглядомъ, осуждающимъ мимолетиыя настроенія и безотчетныя душевныя состоянія, непродуманныя, наскоро положенныя на бумагу, какъ недостойныя истинной поэзіи. Обыкновенно такое отношеніе къ «искусству для искусства», къ поэзіи звучныхъ риомъ и сладкихъ звуковъ считалось и считается благонамъренными поклонниками чистой поэзіи у насъ зародившимся лишь въ 60-е годы время нашего нигилизма, гражданской скорби, возмутительнаго неуваженія къ старшему покольнію и пр. и пр. Такія ошибки, краспоръчиво свидътельствующія о незнаніи нами своего литературнаго прошлаго, весьма поучительны.

Въ своемъ «Планъ» Веневитиновъ совершенно поканчивалъ съ классицизмомъ, но и строго осуждалъ развившееся пренебрежение къ умственной работъ у романтиковъ и всеобщую страсть къ стихотворству. Знакомство съ философіей, по его мнъню, дастъ русскому шм-

сателю основательную подготовку для плодотворной литературной двятельности, которая должна поднять умственный уровень общества. Но, къ сожальнію, этотъ даровитый поэтъ и критикъ, быстро развивавшійся и достигшій вскорь замьчательной эрълости мысли и силы поэтическаго выраженія, умеръ почти юношей, не успъвши осуществить многихъ своихъ замысловъ.

Дальнъйшее развите русской критики шло параллельно съ развитемъ русской поэзіи. Пушкинъ, Грибоъдовъ, Лермонтовъ, Гоголь, Кольцовъ настолько обогатили ея содержаніе, такъ много внесли національнаго, такъ тъсно сблизили ее съ жизнью, что заставили забыть не только о старыхъ ложно-классическихъ образцахъ, но и быстро покончили съ романтическими увлеченіями. Врядъ ли въ какой другой литературъ съ такой быстротой совершались смъны направленій, какъ у насъ въ первой половинъ XIX въка.

Съ другой сторопы, развитію русской критической мысли помогали какъ изученія идеалистическихъ философскихъ системъ, такъ и другія указанныя нами выше европейскія вліянія. Все это постепенно приводило къ здравому взгляду на литературу и къ вѣрному пониманію ея общественно-воспитательнаго значенія. Наконецъ въ рукахъ Бѣлинскаго критика достигла наибольшаго вліянія на литературу и общество и преслѣдовала, какъ увидимъ, шпрокія общественныя задачи.

Опуская второстепенныхъ критиковъ его времени, впадавшихъ въ грубыя ошибки, которыя ему приходилось исправлять, укажемъ только на двухъ болъе значительныхъ его ближайшихъ предшественниковъ, Н. А. Полевого и П. И. Надеждина.

Мы уже говорили о Полевомъ, какъ журналистъ, имъвшемъ огромный и заслуженный усиъхъ. Въ своихъ критическихъ статьяхъ онъ является сторонникомъ романтической теоріи и выступаетъ, подобно Рыльеву и Кюхельбекеру, защитникомъ самобытности въ литературъ, осуждая подражательность какъ у классиковъ, такъ и у романтиковъ. «Образованіе наше, — говоритъ онъ, — не вышло еще изъ пеленокъ и едва - едва ходитъ на помочахъ иъмецкихъ, французскихъ, англійскихъ, схоластическихъ, всякихъ — только не самобытныхъ русскихъ». Разбирая литературное произведеніе, онъ ръ-

шаль вопросы объ его народности, искренности, о цъльности вдохновенія. Державинъ и Пушкинъ удовлетворяли всёмъ требованіямъ его теоріи: высказывались въ своихъ произведеніяхъ не односторонне, а всёмъ существомъ своимъ. Полевой указываетъ также на необходимость связи между литературой и «общественнымъ бытомъ». По, будучи поклонникомъ В. Гюго и эклектической философіи Викт. Кузена, проникнутой духомъ нъмецкой метафизики, онъ увлекся возвышенными идеалами французскихъ романтиковъ и усвоилъ невърный взглядъ на поэзію, которая будто бы должна изображать только высокія, благороднъйшія стороны человъческой души. Руководясь этимъ взглядомъ, опъ въ своихъ многочисленныхъ повъстяхъ и драмахъ создавалъ положительные, героические типы, далекие отъ живой дъйствительности. Понятно, что съ такой точки зрънія въ своихъ критическихъ статьяхъ онъ не могъ сдълать върной оцънки лучшимъ произведеніямъ Гоголя и несправедливо отнесся къ роману «Герой нашего времени». Но многія произведенія Пушкина были оцінены имъ по достоинству. Критика Полевого отличалась смълостью и былъ остроумія, многія искренностью. Онъ не лишенъ литературныя репутаціи того времени были имъ шивыя, дутыя весьма ядовито осмѣяны. Естественно, что у него вслѣдствіе этого появилось не мало враговъ. Особенно повредило ему критическое отношение въ Карамзину. На него посыпались пасквили и доносы. За нимъ вскоръ установилась репутація опаснаго либерала, революціонера, врага отечества. Въ статьяхъ его всюду начали усматривать вредный смыслъ. Гр. Уваровъ, министръ народнаго просвъщенія, говорилъ, что «если Полевой нанишеть Отче нашъ, то и это будеть возмутительно». Ждали только удобнаго случая, чтобы покончить съ знаменитымъ его журналомъ «Московскій Телеграфъ». Смълая критическая статья Полевого на нелъную патріотическую драму Кукольника («Рука всевышияго отечество спасла»), одобренную свыше, какъ мы уже говорили, дала администраціи новодъ запретить давно заподозрѣнный въ неблагонамърсиности журналъ. Блестящій періодъ дъягельности Полевого кончился, и опъ, разоренный, въ непосильныхъ трудахъ и нищетъ провелъ остальную часть жизни. Мы рекомендуемъ читателю прочесть замвчательную статью о Ножвомъ, написанную послѣ его смерти Бѣлинскимъ. Знаменитый критикъ безпощадно осуждалъ Полевого за нѣкоторыя его патріотическія произведенія послѣдняго періода,—періода унадка и нужды, но въ указанной статьѣ, подводящей итоги его дѣятельности, онъ возстановляетъ репутацію Полевого и справедливо называетъ его «однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ дѣятелей русской литературы».

II. И. Надеждинъ считается вліятельнымъ предшественникомъ Бълинскаго. Исключенный изъ университета, Бълинскій вскоръ сдълался сотрудникомъ журналовъ: «Телескопъ» и «Молва», которые редактировалъ Н. И. Надеждинъ. Солизившись со своимъ редакторомъ, человъкомъ выдающагося ума, Бълинскій, какъ молодой, начинающій литераторъ, естественно, находился нікоторое время подъ его вліяніемъ. Надеждинъ быль талантливымъ, солидно образованнымъ профессоромъ философіи. Его чтенія были сухи, но содержательны. Заинтересованные слушатели не тяготились даже двухчасовыми его лекціями. Какъ журналисть онъ имълъ меньше уснъха. Его критическія статьи были слишкомь тяжеловъсны. По языку, обилующему философскими терминами, греческими, латинскими, нъмецкими, англійскими фразами, онъ были не доступны широкому кругу мало образованныхъ читателей, а тономъ своимъ, не отличавшимся искренностью, не удовлетворяли расположенную къ его журналамъ образованиую молодежь. Особенно непріятно дъйствовала на последнюю его уклончивость отъ прямыхъ ответовъ и практицизмъ, заставлявшій его часто скрывать свои настояція убежденія. Такъ, всь изследователи этого литературнаго періода согласно утверждають, что Надеждинъ былъ неискреннимъ сторонникомъ классицизма и неискреннимъ врагомъ романтизма. Такой образъ дъйствій требовался различными практическими соображеніями и, кажется, главнымъ образомъ для успъха его ученой карьеры, зависъвшей отъ вліятельныхъ въ университетъ лицъ, отношенія съ которыми могли бы быть испорчены независимымъ образомъ мыслей молодого, только что свою дъятельность ученаго. Вообще правственный начинавшаго обликъ Надеждина представляется намъ въ непривлекательномъ свътъ. Но съ этой стороны онъ не могъ имъть никакого вліянія на Вълинскаго, какъ члена кружка Станкевича, въ которомъ съ особенною чуткостью и строгостью относились къ вопросамъ нравственнаго порядка. Умственное же вліяніе Надеждина было очень зам'єтно на первыхъ статьяхъ Бълинскаго. Но и здъсь Бълинскій обнаружилъ значительную долю самостоятельности. Взятые у Надеждина тезисы онъ разрабатывалъ по-своему и часто приходилъ къ инымъ, противоположнымъ выводамъ, полемизируя съ редакторомъ «Телескопа». Въ своей стать в «Литературныя опасенія за будущій годь», пом'вщенной въ «Въстникъ Европы» въ 1828 году подъ псевдонимомъ Никодима Надоумко, Надеждинъ утверждалъ, что творчество современныхъ ему поэтовъ легкомысленно, что они не развиты образованіемъ и не понимають жизни, что содержание ихъ поэмъ не прочувствовано, и ноэтому пусто и фальшиво, что они не понимають Байрона, которому подражають. «О, бъдная, бъдная наша поэзія! — восклицаль онъ, -- долго ли будеть ей скитаться по Нерчинскимъ острогамъ, цыганскимъ шатрамъ и разбойническимъ вертепамъ?.. Неужели области ея исключительно принадлежать однъ мрачныя сцены распутства, ожесточенія и злодійства?.. Что за рішительная антипатія ко всему доброму, свътлому, мелодическому-радующему и возвышающему душу?.. «Вотъ предметы поэзіи: великіе подвиги и невинныя наслажденія человъчества!..» «Л нынь?.. Нынь поэзія съ какимъ-то неизъяснимымъ удовольствіемъ бродить по вертепамъ злодъяній, омрачающихъ природу человъческую; съ какою-то безстыдною наглостью срываеть покровъ съ ея слабостей и заблужденій и любуется изведенною на позоръ срамотою наилучшаго созданія Божія! Нътъ! не таково было первоначальное назначение поэзім! Говорять, что въ старину свирвные тигры укрощались пвніемъ Орфеевымъ...» «Нынвсовствув не то!... Наши птвицы воздыхають тоскливо о блаженномъ состояніи первобытной дикости и услаждаются живописаніемъ бурныхъ порывовъ неистовства...» Это были очень прозрачные намеки на первыя поэмы Пушкина, дъйствительно, еще слабыя, надъ которыми самъ поэтъ, развивавшійся непомірно быстро, вскорі потомъ смъялся. Но онъ во всякомъ случат не заслуживали такого строгаго осужденія. Такая, по словамъ ІІ. Н. Милюкова, «литературно-полицейская» точка зрѣнія Надеждина объясняется слѣдующимъ основнымъ положеніемъ его критики: эстетическія требованія, що его мижнію, должны подчиняться нравственнымъ. «Что значитъ самый эсоетическій интересъ, — разсуждаеть онъ, — какъ не гармоническое сліяніе нравственнаго и умственнаго интереса?... Что значить красота, какъ не истина, растворенная добротою?..» «Изящное неудобомыслимо безъотношенія къ потребностямъ духа нашего: истинному и доброму...» Бълинскій, какъ увидимъ, соглашался съ мыслыю Надеждина о гармоніи красоты съ добромъ и истиной, но признавалъ первенство за эстетическимъ началомъ. По «Бориса Годунова» Надеждинъ привътствоваль въ то время, когда къ этой драмъ относились еще съ сомнъніемъ. Обязанный нъмецкой философіи серьезной подготовкой къ художественной критикт, онъ впервые, по словамъ Чернышевскаго («Очерки гоголевскаго періода русской литературы»), «заговориль о такихъ вещахъ, о которыхъ до него и не слыхивали: объ идев, какъ душь художественнаго созданія, о художественности, какъ сообразности формы съ идеею и т. д. Мудрость неслыханная тогдашними нашими писателями и непостижимая для нихъ». Какъ последователь Шеллинга, онъ настаивалъ на мысли, что творческая сила есть жизнь, воспроизводящая сама себя, что назначение поэзіи — быть не праздною игрою личной фантазіи, а однимъ изъ частныхъ проявленій общенародной жизни, выразительницей народнаго самосознанія. Бъдность нашей поэзіи опъ справедливо объясналь недостаткомъ серьезной общественной жизни. Бълинскій, какъ извъстно, началь съ того же самаго: началъ съ отрицательнаго отношенія къ нашей литературъ и общественной жизни. Но уже въ нервой статьъ Бълинскій, какъ увидимъ, высоко оценилъ Пушкина и вообще пошелъ гораздо дальше Надеждина въ своихъ критическихъ взглядахъ.

Мы видѣли, что развитіе нашей литературы и критики встрѣчало на пути своемъ много препятствій. Отсутствіе серьезнаго образованія, антинаціональный характеръ нашего воспитанія, пустота и пошлость свѣтской жизни, полное отсутствіе истинной общественности, прочность старыхъ традицій во взглядахъ на поэзію, какъ на «ума забаву — калифовъ добрыхъ честь и славу», визменность общественныхъ понятій и вкусовъ, дававшихъ силу «словесныхъ дѣлъ мастерамъ», офиціально одобряемымъ, отрѣшенность нашего сентиментализма и романтизма отъ окружающей дѣствительности — все это

тормозило общественное и литературное развитіе и върно указывалось нашею критикою еще до Бълинскаго. Но нуженъ былъ огромный критическій и публицистическій талантъ, чтобы провести въ общество массу новыхъ научныхъ понятій, заразить его гуманными стремленіями, дать истинное понятіе о поэзіи, о литературъ и возбудить къ нимъ уваженіе и любовь, — словомъ, воспитать общество умственно, нравственно и эстетически. Нужно было много душевныхъ силъ, чтобы исполнить эту грандіозную задачу. И Бълинскій исполниль ее.

Теперь мы должны преслёдить, какъ росла эта духовная сила въ самую тяжелую пору, «въ тё дни, какъ все коснёло на Руси, дремля и раболёпствуя позорно»... Съ нашей историко-литературной точки зрёнія мы обязаны показать путь, которымъ шло развитіе этого замѣчательнаго ума,—показать, какъ этотъ умъ «кипѣлъ — и новыя стези прокладывалъ упорно»... Для этой цѣли, не входя въ мелкія подробности внѣшнихъ событій жизни Бѣлинскаго, намъ придется коснуться все-таки важнѣйшихъ изъ нихъ, имѣвшихъ болѣе или менѣе значительное вліяніе на развитіе и направленіе его душевныхъ силъ.

Воспитаніе Бълинскаго, какъ мы уже знаемъ, совстмъ не было похоже на воспитание его друзей, членовъ кружка Станкевича, выросшихъ въ дворянскихъ богатыхъ помъстьяхъ. Вполнъ обезпеченные и окруженные съ излишествомъ всякими удобствами съ дътскихъ лътъ, они не терпъли никакихъ лишеній, не знали, что такое нужда. Бълинскаго съ самаго ранняго дътства встрътили житейскія невзгоды. Онъ вырасталъ, какъ мы уже говорили, въ семейной обстановкъ, крайне неблагопріятной для его физическаго и нравственнаго разви-Трудно сказать, много ли пріобрель Белинскій въ только что открывшемся Чембарскомъ уёздномъ училищё, куда онъ поступилъ лътъ одиннадцати и гдъ его замътилъ и отличилъ отъ другихъ на экзаменъ директоръ училищъ Пеизенской губерніи, извъстный писатель Лажечниковъ. Судя по тому, что мы знаемъ объ этомъ училищъ изъ разсказовъ Иванова, нельзя думать, чтобы своимъ развитіемъ, которое Бълинскій обнаружиль передъ директоромъ, онъ быль обязанъ Чембарскимъ педагогамъ. Върнъе всего, что бесъдами съ образованнымъ отцомъ и собственнымъ чтеніемъ онъ пріобрать гораздо больше, чёмъ могло дать ему училище. «Еще будучи мальчикомъ,--говоритъ онъ самъ, — будучи ученикомъ увзднаго училища, я въ огромныя кипы тетрадей неутомимо, денно и нощно, и безъ всякаго разбору списываль стихотворенія Карамзина, Дмитріева, Державина, Хераскова, Петрова, Станкевича, Сумарокова, Богдановича, Макс. Невзорова, Крылова и др.; я плакалъ, читая «Бъдную Лизу» и «Марьину Рощу»; я писаль баллады и думаль, что онъ пе хуже балладь Жуковскаго, не хуже «Раисы» Карамзина, отъ которой я тогда сходилъ съ ума»... Разсказывая о своихъ собственныхъ стихотворныхъ опытахъ, Бълинскій признается, что писалъ и въ классическомъ, н въ чувствительномъ родь, а съ романтическимъ познакомился уже тогда, когда у него «совствиь прошло стихотворное неистовство». Отсюда ясно видна любовь къ литературнымъ занятіямъ, необыкновенная и очень рано пробудившаяся страсть къ поэзіи и большая начитанность. Конечно, все это пріобрътено внъ стънъ училища. И «пытливая любознательность», и «остроуміе рѣчей», и «страсть къчтенію» отличали Бълинскаго-мальчика еще до поступленія въ школу, по разсказамъ близкихъ людей. Самъ Лажечниковъ, говоря о быстрыхъ и увъренныхъ отвътахъ Бълинскаго на экзаменъ, замъчаетъ, что онъ, какъ видно, читалъ «книги, не положенныя въ классахъ». Лажечникова при этомъ удивили независимость и чувство собственнаго достоинства, которыя обнаружились въ Бълинскомъ и которыя такъ редки въ детяхъ бедняковъ. Какъ писатель романистъ и, следовательно, человъкъ наблюдательный, Лажечниковъ подмътилъ и ещеодну черту, съ малыхъ лътъ и до конца жизни отличавшую Бълинскаго, - страстность, съ которой онъ относился ко всякому интересовавшему его вопросу.

Далье, въ Пензенской гимназіи, гдь Бълинскій пробыль всего три съ половиною года, онъ встрътиль учителя М. М. Попова, который сумъль его заинтересовать и привлечь къ работь. Важно, что въ немъ нашель онъ подобнаго себъ страстпаго любителя литературы и знатока, который бесъдуеть уже съ нимъ не только о Жуковскомъ и Пушкинъ, но и о Тацитъ, Шекспиръ, Шиллеръ, Гёте, Вальтеръ Скоттъ, Байронъ, о романтизмъ и прочихъ литературныхъ вопросахъ. Литературные интересы Бълинскаго, очевидно, растутъ и углубляются.

И здесь, какъ въ Чембарскомъ училище, по разсказамъ Попова. «больше въ немъ набиралось свъдъній изъ книгъ, которыя онъ читалъ внъ гимназіи»... «Онъ бралъ у меня книги и журналы, — говоритъ Иоповъ, — пересказывалъ мнв прочитанное; судилъ и рядилъ обо всемъ, задавалъ мнъ вопросъ за вопросомъ»... «По лътамъ и тогдашнимъ отношеніямъ нашимъ, онъ былъ неровный мнь; но не люмню, чтобы въ Пензъ съ къмъ-нибудь другимъ я такъ душевно разговаривалъ, какъ съ нимъ, о наукъ и литературъ». Жизнь Бълинскаго въ Пензъ не похожа на чембарскую. Онъ уже внъ своей семьи. Онъ устраивается въ обществъ семинаристовъ, такихъ же бъдняковъ и тружениковъ, какъ самъ. Они ведугь оживленныя бесъды и споры чю разнымъ вопросамъ науки, литературы и жизни. Діалектическія способности Бълинскаго развиваются, и онъ обнаруживаеть передъ товарищами уже довольно обширныя литературныя свёдёнія и вкусъ. Они добывають журналы, читають вмёстё и обмёниваются мненіями о прочитанномъ. Театръ доставляеть имъ самое большое удовольствіе. Бълинскій относился къ нему со всей своей страстностью, которая сохранилась у него до самаго конца жизни. Страсть къ театру высказывается уже въ его первой критической стать в «Литературныя мечтанія».

Въ борьбъ съ лишеніями и нуждой, которую терпять эти бъдняки, кръпнетъ, закаляется характеръ Бълинскаго, возрастаетъ его самостоятельность. Онъ смъло бросаеть не удовлетворяющую его гимназію ранъе окончанія въ ней курса, чтобы поступить прямо въ университеть.

«На вакаціи Бѣлинскій ѣздилъ въ Чембаръ,—говоритъ Поповъ,— но не номню, чтобы отецъ пріѣзжалъ къ нему въ Пензу; не помню, чтобы кто-нибудь принималъ въ немъ участіе. Онъ, видимо, былъ безъ женскаго призора, носилъ платье кое-какое, иногда съ непочиненными прорѣхами. Другой на его мѣстѣ смотрѣлъ бы жалкимъ, заброшеннымъ мальчикомъ, а у него взглядъ и поступки были смѣлые, какъ бы говорившіе, что онъ не нуждается ни въ чьей помощи, ни въ чьемъ покровительствѣ. Таковъ онъ былъ и послѣ, такимъ пошелъ и въ могилу». Въ домѣ Пвановыхъ (Пванова—родная племянница отца Бѣлинскаго), пріѣзжая нзъ гимназіи, Бѣлинскій отрыхаль

душой, повърялъ свои думы и впечатлънія молоденькой, симпатичной и нъжно кроткой Катенькъ Ивановой, получившей достаточное образованіе въ домъ уъзднаго аристократа-помъщика. Въ домъ Ивановыхъ разыгрывались, по предложенію Бълинскаго, комедіи и даже трагедіи на домашнихъ спектакляхъ»... «Чуждавшійся своей кровной семьи, онъ питалъ почти сыновнее чувство къ старикамъ Ивановымъ»...

Какъ въ Чембарскомъ училищъ, такъ и въ гимназіи, разсказывають, его очень привлекало стихотворство. Стихи въ то время особенно обаятельно дъйствовали на всъхъ и высоко цънились. Ктотолько не пробовалъ тогда своихъ силъ въ стихотворствъ? Но Бълинскому вскоръ пришлось убъдиться въ своей неспособности къ этому искусству: «Въ сердцъ моемъ, — пишетъ онъ М. М. Попову, — частопроисходятъ движенія необыкновенныя, душа часто бываетъ полначувствами и впечатлъніями сильными, въ умъ рождаются мысли высокія, благородныя — хочу ихъ выразить стихами — и не могу!.. Риема мнъ не дается и, не покоряясь, смъется надъ моими усиліями; выраженія не уламываются въ стопы, и я нашелся принужденнымъприняться за смиренную прозу».

Поступая въ университетъ, онъ не разсчитывалъ на помощь родныхъ-ея быть не могло. Онъ обрекаль себя на всякія лишенія, на всякія біздствія, лишь бы стать студентомъ, и добился своей ціли. Къ концу перваго года онъ попалъ даже въ казеннокоштные, ноочутился въ невыносимо тяжелыхъ условіяхъ, отъ которыхъ, во что бы то ни стало, надо было освободиться. Онъ торопится окончить задуманное имъ драматическое произведеніе. «Маленькое литературное общество», образовавшееся между студентами, способствуетъ скорому осуществленію этого замысла. «Еженедъльно было у насъ собраніе, говорить Бълинскій, —въ которомъ каждый изъ членовъ читалъ свое сочиненіе. Это общество, кончившееся седьмымъ засъданіемъ, принесло мнъ ту пользу; что заставило меня окончить мою трагедію». Его трагедія «Дмитрій Калининъ», написанная въ духѣ шиллеровскихъ «Разбойниковъ», --произведение неэрълое и не имъетъ художественныхъ достоинствъ, но она все же проникнута горячимъ чувствомъ: въ ней: выраженъ сильный протесть противъ кръпостного права. При всвхъ ся недостаткахъ, она можетъ стать въ ряду тъхъ произведеній нашей освободительной литературы, которыя ведуть начало съ послъднихъ десятильтій XVIII въка. Герой драмы — кръпостной человъкъ, но онъ получилъ образование и не въ состоянии примириться съ положеніемъ раба. «Кто позволиль имъ (т.-е. помѣщикамъ) ругаться правами природы и человъчества? — спрашиваеть онъ въ негодованіи. — Господинъ можеть для потёхи или для разсёянія содрать шкуру съ своего раба; можетъ продать его, какъ скота, выменять на собаку, на лошадь, на корову, разлучить его на всю жизнь съ отцомъ, съ матерью, съ сестрами, съ братьями и со всемъ, что для него мило и драгоцінно!.. Милосердный Боже, Отецъ человіковь! отвітствуй мні: твоя ли премудрая рука произвела на свътъ этихъ зміевъ, этихъ крокодиловъ, этихъ тигровъ, питающихся костями и мясомъ своихъ ближнихъ и пьющихъ, какъ воду, ихъ кровь и слезы?» Приведенный монологъ даетъ понятіе, въ какомъ приподнятомъ тонъ написано это юное произведеніе и ярко характеризуеть настроеніе его автора. Драма обилуетъ романтическими ужасами, въ монологахъ не мало риторики, но искреннее горячее чувство негодованія на возмутительный произволъ пом'ящиковъ и кр'япостное право вообще, пламенная защита правъ человъческого разума и чувства отъ есякого посягательства на нихъ заставляють насъ ценить это произведение съ идейной стороны. «Когда законы противны правамъ природы и человъчества, правамъ самого разсудка, то человъкъ можетъ и долженъ нарушать ихъ»... говорить тогъ же герой драмы.

Бълинскій возлагаль большія надежды на свою пьесу: она, по его расчетамъ, должна была обезпечить его существованіе па пѣкоторое время и, главное, избавить его отъ казеннаго кошта. По профессора университета, исполнявшіе тогда обязанности цензоровъ, нашли ее «безнравственной, безчестящей университеть», и Бълинскій былъ, какъ извѣстно, исключенъ изъ числа студентовъ будто бы «по неспособности». Выкинутый на улицу безъ всякихъ средствъ, онъ кое-какъ существуетъ уроками и переводами. Но, оставивъ недобровольно университетъ, Бълинскій не оставилъ университетской науки, онъ нашелъ ее въ тѣхъ кружкахъ молодежи, которые, какъ мы видѣли, работали самостоятельно и ушли дальше своихъ преподавателей.

Съ половины 1833 года Бълинскій знакомится ближе съ кружкомъ Станкевича, личность котораго представляется удивительною по своей нравственной чистоть и возвышенности мысли. «Жизнь въ кружкъ, - разсказываеть Анненковъ (членъ и первый историкъ этого кружка),-шла трезво и бодро и, благодаря характеру своего вождя, носила ръдкій отпечатокъ скромности»... «Бользненный, тихій по характеру поэть и мечтатель, Станкевичь, естественно, долженъ быль болье любить созерцание и отвлеченное мышление, чъмъ вопросы жизненные и чисто практическіе», говорить Герценъ. Это было физически слабое, хрупкое существо, съ очень тонкою, нервною организаціей. При разностороннемъ образованіи и литературномъ таланть, при глубокомъ пониманін произведеній искусства, онъ, однако, не способенъ былъ къ постояному, упорному литературному труду. Близкіе говорять о немъ, что, «все, что требуеть твердой ръшимости, что можетъ быть исполнено энергическою волею, идущею войной на всякое эло, -- не подходило къ темпераменту Станкевича. Онъ былъ созданъ только для мечты»... «Артистическій идеализмъ ему шелъ, это, --по словамъ Герцена, -- былъ побъдный вънокъ, выступавшій на блъдномъ предсмертномъ чель юноши». «Чувство красоты, — по его собственному выраженію, — становилось сго единственною въ жизни отрадою». Знакомство въ университетъ съ философіей Шеллинга обратило его къ эстетическимъ, сроднымъ сму интересамъ и къ общимъ отвлеченнымъ идеямъ. Одаренный большими способностями, онъ ущель весь въ философію. Университетскіе профессора остановились на Шеллингь, Станкевичъ пошель дальше, припялся за изучение Гегеля и увлекъ за собой большой кругь друзей въ свое любимое занятіе. «Грановскій—въришь ли, нишеть онъ, --оковы спали съ души, когда я увидель, что внё одной всеобъемлющей идеи нъть знанія, что жизнь есть самонаслажденіе любви и что все другое-призракъ. Да, это мое твердое убъжденіе. Теперь есть цъль передо мною: я хочу полнаго единства въ міръ моего знанія, хочу дать себ'є отчетъ въ каждомъ явленін, хочу вид'єть связь сго съ жизнью цълаго міра, его необходимость, его роль въ развитіи этой идеи»... «Поэзія и философія — сущность всего. Въ нихъ жизнь, въ михъ любовь. Вив поэзін и философін— все мертво. Въ нихъ на-

слажденіе, въ нихъ спасеніе»... Одинъ изъ біографовъ справедливо называеть его «романтикомъ чистой воды» и нѣмецкаго образца. Это — избранныя натуры, это — жрецы прекрасного. Они должны уходить отъ житейскихъ волненій: дъйствительность въ ихъ глазахъгрязное болото, засасывающее людей; ихъ дёло — предаваться созерцанію чистой и въчной красоты въ образахъ и звукахъ искусства, главнымъ образомъ, поэзіи и музыки. Идеалисты 30-хъ годовъ такъ были погружены во внутреннюю жизнь собственной души, что даже естественное чувство любви, явившееся въ ней подъ впечатлъніемъ отъ міра внѣшняго, старательно изгонялось ими, какъ посягающее на свободу духа и нарушающее душевное равновъсіе. Окружающій міръ, съ ихъ точки зрѣнія, былъ міръ призраковъ, а дѣйствительною жизнью считалась высшая жизнь духа. Когда «прекрасный призракъ» вопреки теоріи начиналъ тревожить душу и становился дорогъ сердцу, возникала борьба съ этими, по ихъ взгляду, низкими стремленіями. Пускалась въ ходъ рефлексія, тонкій анализъ испытываемаго чувства, идеалисть переживаль рядь мучительныхъ душевныхъ состояній. При взаимности чувства страдала, конечно, и любимая женщина. Романтическая теорія любви была въ высшей степени туманна. Самое чувство любви служило средствомъ подняться въ высшія духовныя сферы, достигнуть сліянія съ міровымъ духомъ. Идеалистъ романтикъ жилъ надеждой встрътить свой идеалъ. «Я мелкимъ чувствомъ довольствоваться не могу, —писалъ Станкевичъ, а для высокаго — нужна женщина съ высокими достоинствами». Всв три романа его имъли нечальный конецъ. Только въ последніе два - три года жизни Станкевичъ сталъ спускаться съ облаковъ на землю. Онъ начиналъ сознавать, что внъшній міръ можеть кое-что дать для полноты чувства. Теперь онъ предлагаеть другіе совъты друзьямъ въ своихъ письмахъ: «Не рефлектируй много», часто повторяется въ нихъ, или: «Если трудно становится ръшить что-нибудь, переставай думать и живи». Но смерть слишкомъ рано прекратила жизнь богато одареннаго юноши, въ самомъ началъ новаго фазиса его развитія. Онъ умеръ 27 льтъ.

Бълинскій въ началь 30-хъ годовь держался той же теоріи., то опъ по самой натурь своей не могь долго удовлетворяться фаштасти-

ческими построеніями мысли и ранте другихъ члеповъ кружка перешелъ на сторону дъйствительности. Вскорт, какъ увидимъ, онъ совствить снялъ философскія очки и взглянулъ на нее прямо и трезво.

Если мы припомнимъ страстное увлечение Бълинскаго поэзіею, его постоянное стремленіе къ стихотворству, его трагедію, въ которой не мало возвышенной романтической риторики, то насъ не удивить близкая дружеская связь его со Станкевичемъ и его друзьями, которые такъ глубоко уважали и сильно любили своего вождя, что стремились подражать ему, быть похожими на него. Бълинскій въ эту пору самъ былъ романтически настроенъ: героиня его трагедіи, желая умереть отъ руки своего возлюбленнаго, говоритъ объ окружающей ее дъйствительности въ такихъ выраженіяхъ: «Я перешла цвътущій садъ бытія и вступила въ дикую пустыню, гдъ растуть терны колючіе, гдъ текутъ ручьи ядовитые, ея зловъщій видъ ужаснулъ меня, и я хочу возвращаться въ мое безсмертное отечество, гдъ онять найду съ тобой потерянное счастье»... Правда, Бълинскій не быль способень къ созерцательной жизни, — у него была страстная боевая натура, но не менъе артистическая, чъмъ натура Станкевича. Онъ былъ страстный любитель музыки, поэзіи, театра. ІІ въ это время глубоко погружался въ міръ отвлеченныхъ идей и возвышенныхъ образовъ искусства. Сомнънія не переставали минутами его тревожить, но его нравственное чузство временно удовлетворялось спокойно-созерцательнымъ состояніемъ философа.

Мы знаемъ уже, что философія Шеллинга прежде другихъ системъ увлекла московскій кружокъ. Бѣлинскій со всею страстью отдался этому ученію. Въ своей первой статьѣ «Литературныя мечтанія» онъ развиваетъ съ свойственнымъ ему восторженнымъ чувствомъ идеи шеллингіанства: о мірѣ, какъ дыханіи единой вѣчной идеи (мысли единаго, вѣчнаго бога), какъ великомъ зрѣлищѣ абсолютнаго единства въ безконечномъ разнообразіи; о творящей природѣ; о борьбѣ между добромъ и зломъ, уподобляемой противоборству въ жизни физической между шеллинговыми силами «сжимательной» и «расширительной»: объ искусствѣ, какъ выраженіи въ его созданіяхъ великой идеи вселенной съ ея безконечнымъ разнообразіемъ явленій; о первенствующемъ значеніи эстетическаго чувства не только для поэта,

но и для ученаго, и гражданина, и всего народа; о назначеніи каждаго народа особенно развивать одну сторону жизни целаго человечества; о творчествъ художника, которому въ минуты вдохновенія природа чудеснымъ образомъ открываетъ свои таинственныя нъдра, даетъ подсмотръть біеніе своего сердца и черпать въ своемъ лонъ «живую воду», вливающую струю жизни и въ металлъ и въ мраморъ. Объясняя нъкоторыя явленія природы, онъ примъняеть щеллингіанскій телеологическій пріемъ... Горячія ръчи его на вышеуказанныя темы свидетельствують, что онъ всемь сердцемъ восприняль шеллинговскій пантеизмъ. Мы уже говорили, что система Шеллинга была больше поэзіей, чъмъ голой логической системой, потомуто она особенно сильно дъйствовала на восторженныхъ поклонниковъ поэзіи. Шеллингъ им'влъ у насъ особенный усп'вхъ. И какъ онъ былъ принять! «Какимъ торжествомъ, светлымъ, радостнымъ чувствомъ исполнилась жизнь, -- говорилъ Анненковъ, -- когда указана была возможность объяснить явленія природы тъми же самыми законами, какимъ подчиняется духъ человъческій въ своемъ развитіи, закрыть, повидимому, навсегда пропасть, раздъляющую два міра, и сдълать изъ нихъ единый сосудъ для вмъщенія въчной идеи, въчнаго разума»... С. А. Венгеровъ справедливо замъчаетъ, что основные тезисы Шеллинга, пройдя чрезъ восторженное сердце Бълинскаго, приняли окраску скоръе религіознаго возэрьнія, чымь сухой философской схемы. Не умомъ, а сердцемъ былъ воспринятъ шеллинговскій пантеизмъ. «Съ какою юношескою и благородною гордостью понималась тогда часть, предоставленная челов вку въ этой всемірной жизни!--продолжаетъ Анненковъ.--По свойству и праву мышленія, онъ переносилъ видимую природу въ самого себя, разбиралъ ее въ нъдрахъ собственнаго сознанія, - словомъ, становился ея центромъ, судьею и объяснителемъ. Природа была поглощена имъ и въ немъ же воскресала для новаго разумнаго и одухотвореннаго существованія... Чъмъ свътлъе отражается въ немъ самомъ въчный духъ, всеобщая идея, тъмъ полнъе понималъ онъ ея присутствіе во всъхъ другихъ сферахъ жизни. На концъ всего воззрънія стояли нравственныя обязанности — высвобождать въ себъ самомъ божественную часть міровой идеи отъ всего случайнаго, нечистаго и ложнаго для того, чтобы

имъть право на блаженство дъйствительнаго, разумнаго существованія». Эти нравственныя обязанности Бълинскій уже въ первый періодъ своего философскаго увлеченія, когда онъ, повидимому, долженъ бы удовлетворяться спокойно - созерцательнымъ состояніемъ духа, ставитъ на первый планъ. «Такъ, — говорить онъ въ первой статьв, — идея живеть: мы ясно видимъ это нашими слабыми глазами. Она мудра, ибо все предвидитъ, все держитъ въ равновъсіи: за наводненіемъ и за лавою ниспосылаетъ плодородіе, за опустошительною грозою-чистоту и свъжесть воздуха, въ пустыняхъ песчаной Аравіи и Африки поселила верблюда и страуса, въ пустыняхъ ледяного Съвера поселила оленя (телеологическій пріемъ). Вотъ ея мудрость, воть ея жизнь физическая: гдв же ея любовь? Богь создалъ человъка и далъ ему умъ и чувство, да постигаетъ сію идею своимъ умомъ и знаніемъ, да пріобщается къ ея жизни въ живомъ и горячемъ сочувствіи, да разділяеть ея жизнь въ чувстві безконечной зиждущей любви! Итакъ, она не только мудра, но и любяща! Гордись, гордись, человъкъ, своимъ высокимъ назначениемъ; но не забывай, что Божественная идея, тебя родившая, справедлива и правосудна, что она дала тебъ умъ и волю, которые ставять тебя выше всего творенія, что она въ теб'є живеть, а жизнь есть д'єйствованіе, а дъйствование есть борьба, не забывай, что твое безконечное, высочайшее блаженство состоить въ уничтожении твоего я въ чувствъ любви»... «отрекись отъ себя, подави свой эгоизмъ, нопри ногами твое своекорыстное я, дыши для счастія другихъ, жертвуй всьмъ для блага ближняго, родины, для пользы человъчества, люби истину и благо не для награды, но для истины и блага и тяжкимъ крестомъ выстрадай твое соединение съ Богомъ, твое безсмертие, которое должно состоять въ уничтожении твоего я, въ чувствъ безпредъльнаго блаженства!»... Мы видимъ отсюда, какъ Бълинскій понималъ высокое назначение человъка, который хочеть гордиться имъ: оно представлялось ему не иначе, какъ въ связи съ обязанностью бороться, съ обязанностью жертвовать собой для родины, человъчества. И хотя здёсь иёть еще опредёленныхъ указаній, противъ чего именно должна быть направлена эта борьба, но уже важно самое требование ея, исключающее философское спокойное созерцание жизни.

Это быль, какъ позднъе говорили, «абстрактный героизмъ», который основывался на въръ, что зло должно исчезнуть, что стремленіе къ свободъ, красотъ, счастію присуще человъку, — тотъ героизмъ, который возбуждали и поддерживали въ сердцахъ нашихъ философовъ идеалистическая философія и драмы Шиллера. «Впослѣдствіи, замъчаетъ С. А. Венгеровъ, -- Бълинскій говориль объ «абстрактномъ героизмъ» своей юности и ругалъ себя за это, требовалъ героизма, направленнаго на борьбу съ реальной действительностью. Но ведь дъло не въ томъ, «абстрактенъ» или не абстрактенъ героизмъ, а чтобы онъ былъ. Остальное приложится». И мы знаемъ, что, носясь съ «абстрактнымъ идеаломъ общества», Бълинскій мучительно «сознаваль себя нулемь». Это душевное состояніе, которое испытывали лучшіе изъ его современниковъ, было особенно тяжело для его страстной, дъятельной натуры. Едва ли можно сомнъваться, что философское спокойствіе, которое временно овладъвало имъ, стоило ему большихъ усилій.

Съ 1835 года Бълинскій подъ вліяніемъ Бакунина увлекается системой Фихте. Мы говорили уже о трудности усвоенія системы Фихте, приводили митніе о неуловимости фихтевскаго абсолюта, высказанное такимъ глубокимъ философомъ, какъ Кантъ. Можно себъ представить, какого умственнаго напряженія потребовало отъ Бълипскаго усвоеніе этой теоріи, и сколько труда было потрачено на него. По идей Фихте, дійствительность обращается въ призракъ, такъ какъ она есть произведение абсолютнаго «я»; нравственная задача мыслящаго человъка состоить въ стремлении къ высшимъ духовнымъ интересамъ, къ нравственному самоусовершенствованію. Это стремленіе такъ овладіло Білинскимъ, что письма этого періода его жизни полны бользненно мучительнныхъ признаній въ своихъ мнимыхъ недостаткахъ. «Тотъ подлъ, кто не улучшается ежеминутно», горячо восклицаеть онь, страстно, безмёрно, увлекаясь въ эту сторону. Самъ Бълинскій, какъ говорять, не читалъ Фихте; онъ познакомился съ его ученіємъ въ талантливой передачь Бакунина, который, по выраженію самого Бълинскаго, «втащиль его въ фихтеанскую отвлеченность». По Бълинскій вполнъ усвоиль основныя идеи и терминслогію Фихте, съ его противопоставленіемъ нашего «я» визлинимъ

предметамъ, съ его провозглашениемъ самодъятельности разума съ его убъжденіемъ, «что міръ можеть быть понять изъ духа, а духъ только изъ воли». «Я уцепился за фихтеанскій взглядь съ энергіею, съ фанатизмомъ», говоритъ Бълинскій. Но здѣсь опять онъ ищетъ ръшенія самаго важнаго для него вопроса, — вопроса объ отношеніи идеала къ дъйствительности. Фихте убъдилъ его, что «идеальная-то жизнь», т.-е. жизнь духа, «есть именно жизнь действительная, положительная, конкретная, а такъ называемая дёйствительная жизнь есть отрицаніе, призракъ, ничтожество, пустота». Теперь, слѣдовательно, онъ приходилъ къ противоположному заключенію: онъ уже не чувствоваль себя ничтожнымь, безсильнымь, нулемь, напротивь, сводилась та дъйствительность, противъ которой возставаль во имя «абстрактнаго идеала». Но призрачная дъйствительность разныхъ странъ Европы была очень различна: разумъ отказывался приводить ее вездё къ одному знаменателю. И какъ ни усиливался Белинскій взглянуть на міръ Божій съ высоты новой философской формулы, спокойнаго, чисто созерцательнаго состоянія духа достичь ему не удавалось. А. Н. Пыпинъ передаетъ интересный разсказъ объ одномъ случаъ изъ жизни Бълинскаго, относящемся къ «фихтеанскому періоду». Въ большомъ, мало знакомомъ обществъ Бълинскій высказалъ съ крайнею ръзкостью своей взглядъ на событія конца XVIII въка во Франціи. Хозяинъ дома былъ чрезвычайно смущенъ. И Бълинскій, нъсколько времени спустя, писалъ одному изъ друзей: «Я нисколько не раскаиваюсь въ этой фразъ и нисколько не смущаюсь воспоминаніемъ о ней: ею выразиль я совершенно добросовъстно и со всею полнотою моей неистовой натуры тогдашнее состояніе моего духа, черезъ которое необходимо долженъ былъ пройти». Очевидно, что какъ ни призрачна была съ философской точки зрвнія французская двйствительность, о которой здёсь идеть рёчь, все-таки она внушала ему горячее сочувствіе, котораго еще не вызывала тогда въ немъ современная ему русская жизнь.

Однако вліяніе друзей, и въ особенности Мишеля (т.-е. Бакунина), продолжалось, и Бълинскій дълалъ большія усилія надъ собою, чтобы достичь того блаженнаго состоянія духа, которое по теоріи признавалось возможнымъ только для избранныхъ натуръ. Воть что пи-

салъ онъ вскоръ одному изъ друзей: «Внъ мысли все призракъ, мечта; одна мысль существенна и реальна. Что такое ты самъ? Мысль, одетая теломъ; тело теое сгніеть; но твое «я» останется: слъдовательно, тъло есть призракъ, мечта, но «я« твое существенно и въчно. Философія — вотъ что должно быть предметомъ твоей дъятельности. Философія есть наука идеи чистой, отръшенной»... Грязь и пошлость тогдашней русской жизни помогали въ значительной степени этому отръшенію лучшихъ русскихъ людей отъ неприглядной действительности, которая ихъ окружала: тамъ, въ этой возвышенной сферъ отвлеченныхъ идей, они искали отъ нея спасенія; туда они страстно хотьли уйти оть толпы, оть міра, чтобы замкнуться въ своемъ собственномъ внутреннемъ міръ. «Только въ философіи, —пишетъ Бълинскій далье, —ты найдешь отвыты на вопросы души твоей, только она дасть миръ и гармонію душт твоей и подарить тебя такимъ счастіемъ, какого толпа и не подозрѣваетъ и какого внъшняя жизнь не можеть ни дать тебъ ни отнять у тебя. Ты будешь не въ міръ, но міръ будеть въ тебъ. Въ самомъ сокровенномъ святилищъ своего духа найдешь ВЪ высшее счастіе, и тогда твоя маленькая комнатка, твой убогій и тъсный кабинетъ будетъ истиннымъ храмомъ счастія. Ты будешь свободенъ, потому что не будешь ничего просить у міра, и міръ оставить тебя въ поков, видя, что ты у него ничего не просишь». Это стремленіе отръшиться отъ всего окружающаго, уйти въ себя; въ свою скордупу, вело къ ошибочному взгляду на человъческую личность, ея роль въ обществъ и мъсто въ природъ. Человъкъ представляется центромъ міра, нося въ себъ самомъ самостоятельный нравственный міръ, вит всякой связи съ обществомъ, независимо отъ общихъ условій жизни, и могъ, будто бы, развиваться, совершенствоваться самостоятельно, «ничего не прося у міра». Мы увидимъ сейчасъ, къ чему повела эта высшая, отръшенная отъ жизни точка эрвнія. Сильпве всего въ это время Белинскій возненавидель политику. «Пуще всего, -- пишеть онъ въ томъ же письмъ, -- оставь политику и бойся всякаго политическаго вліянія на твой образъ мыслей»... «Люби добро, и тогда ты будешь полезенъ своему отечеству, не думая и не стараясь быть ему полезнымъ. Если бы каждый изъ индивидовъ, составляющихъ Россію, путемъ любви дошелъ до совершенства—тогда Россія безъ всякой политики сдѣлалась бы счастливѣйшей страной въ мірѣ».

Нужно ли говорить о томъ, что индивидуалистическая точка зрѣнія, развиваемая здѣсь, ошибочна? Можно ли представить себѣ, чтобы люди развивались не другъ подлѣ друга, а въ одиночку? Можно ли думать, что отвлеченная любовь къ добру и горячая проповѣдь такой любви ведутъ къ уничтоженію зла? Да и возможно ли самое счастье, о которомъ мечтаетъ философъ, въ полпомъ отрѣшеніи отъміра? Можно только удивляться, слыша все это отъ Бѣлинскаго, который съ самаго начала говорилъ, что «жизнь есть дѣйствованіе, а дѣйствованіе есть борьба». Но дальнѣйшее содержаніе цитируемаго письма вызываетъ еще больше удивленія.

Далъе Бълинскій пускается въ область политики и обнаруживаетъ полное съ ней незнакомство. Сравнивая Россію съ Франціей, онъ приходить къ заключенію, что «Франція есть страна опыта, примъненія идей къ жизни», что «назначеніе Россіи совсёмъ другое». Во Франціи политическое направленіе наукъ, искусствъ и характера жителей, по его мивнію, имветь смысль, закопность и свою хорошую сторону. Въ Россіи весь источникъ благоденствія въ абсолютной власти. Правда, «мы еще рабы», но это потому, что «Россія еще дитя, для котораго нужна пянька, въ груди которой билось бы сердце, полное любви къ своему питомцу, а въ рукт которой была бы лоза, готовая наказывать за шалости»... «Вся надежда Россіи на просвъщеніе, а не на перевороты, не на революціи и не на конституцін». Конституціонное начало вообще никуда не годится. Франціи было двѣ революціи (письмо Бѣлинскаго написано 1837 году) и результатомъ ихъ конституція — и что же? въ этой конституціонной Франціи гораздо менте свободы мысли, нежели въ самодержавной Пруссіи (очевидно, Бълинскій ничего не зналъ о преслъдованіи писателей «Молодой Германіи»). ІІ это оттого, что свобода конституціонная есть свобода условная, а истинная, безусловная сеобода настаетъ въ государствъ съ успъхами просвъщенія, основаннаго на философіи, на философіи умозрительной, а не эмпирической, на царствъ чистаго разума, а не пошлаго здраваго смысла. Гражданская свобода должна быть плодомъ внутренней свободы каждаго индивида, составляющаго народъ, а внутренняя свобода «пріобрѣтается сознапіемъ. Воть именно этимъ прекраснымъ путемъ» должна идти Россія. 
Далѣе Бѣлинскій ириводить примѣры, имѣющіе цѣлью доказать, что 
«въ Россіп все идетъ къ лучшему». Причиною тому отчасти просвѣщеніе, а, можетъ-быть, еще болѣе того, самодержавная власть». Въ 
концѣ письма Бѣлинскій находитъ правительственную опеку разумною, 
полезною для общества и оправдываетъ всѣ стѣсненія свободы слова 
и печати. «Правительство,—говорить онъ,— позволяеть намъ выписывать изъ-за границы все, что произведетъ германская мыслительпость, самая свободная, и не позволяетъ выписывать политическихъ 
книгъ, которыя послужили бы только ко вреду, кружа головы неосновательныхъ людей»...

Мы остановились на этомъ письмѣ, потому что въ немъ содержатся почти всѣ тѣ взгляды, которыми характеризуется переходный отъ фихтеанства къ гегеліанству періодъ жизни Бѣлинскаго, къ счастію, довольно короткій. Это тѣ самыя идеи, которыя такъ сильно возмущали Герцена, спорившаго съ Бѣлинскимъ и Бакунинымъ въ 1839 году. Къ нимъ для полноты міровоззрѣнія Бѣлинскаго за этотъ періодъ остается прибавить немного.

По намъ придется и всколько пріостановиться здёсь и даже вернуться назадъ къ 36-му году, чтобы разсказать о такъ называемомъ бакунинскомъ эпизодѣ изъ жизни Бѣлинскаго, имѣвшемъ большое вліяніе на выработку его теоретическихъ воззрѣній и давшемъ сильный толчокъ къ самостоятельной работѣ его мысли. Въ 1836 году, какъ извѣстно, «Телескопъ» прекратилъ свое существованіе, и Бѣлинскій, который съ 34-го года началъ сотрудничать въ немъ, лишился заработка и снова очутился въ критическомъ положеніи. Въ это время, осенью, опъ былъ приглашенъ другомъ своимъ Мишелемъ Бакунинымъ къ нему въ тверскую деревню, гдѣ отдохнулъ душою отъ житейскихъ неудачъ, но не надолго.

Высоко образованная, богатая и знатная семья Бакунипыхъ представляетъ ръдкое явление въ помъщичьей средъ того времени, отличавшейся полнымъ отсутствиемъ умственныхъ интересовъ. Съ однимъ изъ младшихъ членовъ ея, М. А. Бакупинымъ, главнымъ распростра-

нителемъ фихтеанства и гегеліанства въ кружкѣ Станкевича, мы уже знакомы. Прибавимъ о немъ только нѣсколько словъ. «Къ нему,— говоритъ Анненковъ,—прибѣгали при всякомъ недоумѣніи, затруднительномъ вопросѣ, случайномъ перерывѣ идей, и пояснительная рѣчь его текла блестящей импровизаціей…» «Онъ обладалъ особеннымъ даромъ, похожимъ на творчество, именно даромъ перерабатывать все вычитанное и узнанное въ собственную мысль, такъ что онъ самъ казался почти изобрѣтателемъ и родоначальникомъ поясненнаго имъ метода». Неудивительно послѣ этого, что увлекающійся, пылкій Бѣлинскій нѣкоторое время находился подъ его вліяніемъ. Сестры Бакунины были молоды и красивы и обладали высокими душевными качествами. «Это были тоже люди сороковыхъ годовъ, и, въ лучшемъ смыслѣ этихъ словъ, онѣ не менѣе мужчинъ волновались высшими вопросами жизни».

Въ этой «гармонической» семь измученная душа Бълинскаго должна бы, кажется, ощутить миръ и спокойствіе, которые были такъ необходимы ему. Мишель, приглашая его, такъ и думалъ. Онъ разсчитываль при этомъ «пробудить» Бѣлинскаго «отъ постыднаго усыпленія и указать на новый для него міръ идеи». Но Мишель ошибся. Душевный миръ Бълинскаго былъ нарушенъ вскоръ по прівздв его въ деревню Бакуниныхъ и совершенно неожиданно для него самого. Младшая Бакунина своею кротостью и женственностью настолько привлекла его вниманіе, что онъ влюбился въ нее и заболълъ тою «отрадною бользнью, которая лучше всякаго здоровья». Но это новое чувство осложнилось въ душт его очень мучительными ощущеніями. Застынчивый и робкій, бользненно мнительный и самолюбивый, Бълинскій, съ одной стороны, идеализировалъ достоинства Бакуниныхъ, съ другой — преувеличивалъ свои собственные недостатки, присоединивъ къ нимъ и такіе, которыхъ не существовало. «Мои недостатки нравственные терзали меня, — говорить онъ, сравнивая свои мгновенные порывы восторга съ этою жизнью ровною. гармоническою, безъ пробъловъ, безъ пустотъ, безъ паденія и возстанія, съ этимъ прогрессивнымъ ходомъ впередъ къ безконечному совершенству-я ужасался своего ничтожества... Не видя ихъ (т.-е. сестеръ Бакунина), я чувствоваль внутри себя пожирающую лихо-

радку и думалъ, что ихъ присутствіе успокоптъ мою душу, но когда снова видълъ ихъ, то снова увърялся, что видъ ангеловъ возбуждаетъ въ чертяхъ только сознаніе ихъ паденія... Полною жизнію я жилъ только въ тъ минуты, когда увлекался сильнымъ жаромъ въ спорахъ и, забывая себя, видълъ одну истину, которая меня занимала; еще тогда, когда всъ собирались въ гостиной, толнились около рояли и пъли хоромъ...» Бълинскому представлялся разительнымъ контрастъ между нимъ и обитателями Прямухина (названіе деревни Бакуниныхъ). Онъ-бъдный разночинецъ, не воспитанный правильно, не получившій серьезнаго образованія, одичавшій въ одиночествъ, живущій тяжелымъ поденнымъ трудомъ, безъ опредъленнаго будущаго... Какое сравнение съ ними — богатыми аристократами, образованными, живущими такою блаженною, гармоничною жизнью, стремящимися къ безконечному духовному совершенству! Ему казалось, что и они также представляють эту разницу между нимъ и собою. И въ душъ его «было что-то тяжкое, невыносимое», и онъ боялся своими «дикими движеніями обратить на себя вниманіе...» Тяжесть положенія увеличивалась еще грубыми эгоистическими выходками Мишеля, ревновавшаго его къ сестрамъ и въ ихъ присутствіи избиравшаго его мишенью для своихъ остротъ. «О, ты вонзалъ мнъ ножъ въ сердце, — писалъ ему потомъ Бълинскій, —и, вонзая, поворачивалъ его, какъ бы веселясь моими муками...» Ко всему этому присоединялась мысль о томъ, что ожидаеть его по возвращении въ Москву, «гдв всв способы были уже истощены». И хотя «всв житейскія попеченія» Бълинскій старался въ себъ подавлять, какъ требовала теорія «полной жизни духа», но они вопреки этимъ требованіямъ досаждали и мучили его очень часто. Эти заботы о матеріальныхъ средствахъ считались «призрачными» съ фихтеанской точки зрвнія, потому что онв-порожденіе «призрачной двиствительности». Три мъсяца провелъ Бълинскій въ Прямухинъ. «Эти три мъсяца, нисаль онь впоследствін, — все до одного часа... были для меня адомъ, но и теперь отъ одного воспоминанія о нихъ я чувствую въянія рая». Ивкоторое время, по возвращенін въ Москву, Бълинскій жиль надеждою, какъ и следовало по романтическому колексу, но Ботинъ безжалостно разбилъ ее, передавъ со словъ Мишели, что

сестра его не любитъ Бъннскаго. Хотя Бълнискій и не быль твердо увъренъ, что его чувство будетъ раздълено прямухипской барышней, но слова Боткина панесли его сердцу глубокую рану. Только вскоръ устроившаяся повздка на Кавказъ несколько помогла сму пережить тяжелый душевный кризисъ. По если судьба отказала въ счастьи, не дала войти любовью въ «полную жизнь духа», то по теоріи оставалось еще одно средство-съ помощью страданія достигнуть той же цели. И Бълинскій надъется, что «выстрадаеть себъ полную и истинцую жизнь духа». Между тъмъ отношенія съ Мишелемъ чуть не порвались совстив. Въ одномъ изъ своихъ писемъ Мишель въ своемъ самомнъніи защель уже слишкомъ далек, и причисливъ Бълинскаго и Станкевича къ «падпимъ», объявилъ о своемъ намъреніи разойтись съ ними. За послъдняго въ особенности оскорбился Бълинскій и запротестовалъ противъ теорін, которая идею цѣнила дороже человъка. Разсказывая въ письмъ къ Станкевичу о своей ссоръ съ Бакунинымъ, Бълинскій пишеть: «Онъ (Бакунинъ) любить идеи, а не людей, хочетъ властвовать своимъ авторитетомъ, а не любить. Съ весны я пробудился для новой жизни, рышиль, что каковь бы я ни былъ, но я-самъ по себъ, что ругать себя и вланяться другимъ на свой счеть-глупо и смѣшно, что у всякаго свое призваніе, своя дорога въ жизни и пр. Ему это крайне не понравилось, и онъ съ удивленіемъ увидълъ, что во мнъ самостоятельность, сила, и что на мнъ верхомъ ъздить опаспо-сшибу, да еще копытомъ лягну. Началась борьба перепискою. Онъ былъ израненъ, выслушалъ горькія истины, выраженныя энергическимъ языкомъ. Примирился... Послъ опять война. Онъ опять съ миромъ, а я пишу ему, что прекраснодушныя и идеальныя комедіи мнв надовли. Споръ о простотв играль туть важную роль. Я ему говорилъ, что о Богъ, объ искусствъ можно разсуждать съ философской точки зрвнія, но о достоинствъ холодной телятины должно говорить просто. Онъ мнв ответиль, что бунть противъ идеальности есть бунтъ противъ Бога, что я погибаю, дълаюсь добрымъ малымъ въ смыслъ bon vivant et bon camarade и пр. А я только хочу бросить претензін быть великимъ человѣкомъ, я хочу со всеми быть, какъ все...» Споры съ М. Бакунинымъ, твердо державшимся фихгеанства, въ силу котораго онъ отрицательно

относился ко всёмъ условіямъ внёшней жизни, мало-по-малу отрезвляли Бёлинскаго. Онъ начиналъ понимать, что понятія: «истинная дёйствительность» и «дёйствительность призрачная», которыми орудуеть въ своихъ разсужденіяхъ его другъ, должны помёняться мёстами. Въ душё его готовился новый переворотъ.

Осенью 37-го года, по возвращении съ Кавказа, Бълинскій поселился на одной квартиръ съ Бакунинымъ. Это было временное перемиріе. Бакунинъ льтомъ прочелъ нькоторыя изъ сочиненій Гегеля и познакомиль съ ихъ содержаніемъ Бълинскаго. Новыя гегеліанскія идеи оказались въ полномъ соотвътствии съ тъмъ, что думалъ въ послъднее время Бълинскій. Въ его умъ уже назръвала мысль о необходимости существующаго. Мучась своимъ собственнымъ ничтожествомъ, признавая дрянность своей натуры, при сравненіи съ Бакуниными, онъ, однако, началъ находить себъ оправдание въ обстоятельствахъ своего происхожденія, въ условіяхъ воспитанія и всей своей жизни. При этомъ у него явилась мысль, что такъ какъ развитіе человъка совершается во времени и обстоятельствахъ общественныхъ, то ужъ не должно ли ему, Бълинскому, быть именно такой дрянью, каковъ онъ есть, чтобы жить не даромъ для общества, среди котораго рожденъ. «Въдь все, что ни есть, — разсуждалъ онъ, — есть вслъдствіе необходимости, и должно быть такъ, какъ ссть». Такимъ образомъ мы видимъ, что споры съ Бакунинымъ, презрительно относившимся къ дъйствительности, заставили Бълинского ранъе другихъ друзей и самостоятельно выйти изъ фихтеанской отвлеченности. Теперь станеть намъ вполнъ понятенъ тоть восторгъ, который ощутиль онь, когда впервые познакомился съ знаменитымъ положеніемъ Гегеля о разумной дъйствительности. Вотъ что писалъ онъ Станкевичу по этому поводу: «Пріважаю въ Москву съ Кавказа, пріважаєть Бакунинъ, мы живемъ вмъстъ. Лътомъ просмотрълъ онъ философію религіи и права Гегеля. Новый міръ намъ открылся. Сила есть право, и право есть сила; -- нътъ, не описать тебъ, съ какимъ чувствомъ услышалъ я эти слова — это было освобождение. Я понялъ, паденія царствъ, законность за воевателей. идею что нѣть дикой матеріальной силы, пѣть владычества штыка и меча, ивтъ произвола, ивть случайности.— и кончилась мон опека цадъ ум-

д мыст, образовимы, и значени мето, от чества предстадо мив вы мовом в вида - Морода водм в сще Ката на передаль ина. какъ умъль, N. M. COLORE OF THE COURT WAR WAS A SECTION OF THE PROPERTY OF THE COURT OF THE COU SON NOT SER A ROSER, OSSILIER, DOE ROSER MIDDLE CAORD CALL NOTE AND ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED AND CHORY CHORY CHORY. Sciences 1, 11, 253 (2, 115 And 12) (2) TUSTS EL (1296 Befor -- cópasa THE RESERVE SHOULD BE SHOULD SEE THE SECOND gradien eine State eine State eine State eine Bereichte Gestellte Gestellte Gestellt der Gestell whose the state of the second section is the second section of the second section of the second section is the second section of the section of the second section of the sec THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PARTY O чения в настрания в поставая приса Бален-Note that the second of the se SALE TO THE SALE OF THE PROPERTY OF THE SALE OF THE SA A CONTRACT OF THE SECOND STATE OF THE SECOND 5 1 4 3 3 4 4 1 THE PARTY IN THE PROPERTY AND \*\* 4°36; 3575 # 35 可多数分别性 经基本设备 . SIT'S RESIDENTS 1 .SI. 265 MIN-TANK MALIFERINA THE PARTY OF THE P The Investor Edge 1. 第二级性人工工程中值 THE THE PARTY AND THE PARTY AN \* LA BLEE The Real Complete States - DECEMBER 5

ненасытнымъ любонытствомъ» вглядывается въ дъйствительность, и ему кажется, что «всякій шагъ человъка въренъ, всякое положеніе истинно, всъ отношенія къ людямъ безошибочны...» «Герценъ былъ правъ, говоря, что Бълинскій въ это время проповъдывалъ «индъйскій покой созерцанія и теоретическое изученіе витьсто борьбы». Въ стать в о Менцель, критикь Гете, Бълинскій ставить Гете на высокій пьедесталь за его олимпійское спокойствіе, за его объективизмъ, за безучастное отношеніе къ политикъ, и въ равнодушіи поэта къ вопросу объединенія Германіи видить высшую мудрость. Вопрось объ отношеніи поэта къ современности онъ рышаеть въ следующихъ словахъ: «Дъло Питовъ, Фоксовъ, О'коннелей, Талейрановъ, Кауницевъ и Метерниховъ — участвовать въ судьбъ народовъ, испытывать свое вліяніе въ политической сферъ человъчества. Лъло художниковъсозерцать «полное славы твореніе» и быть его органами, а не вмѣпинваться въ дёла политическія и правительственныя. Иначе придется воскликнуть:

Бѣда, коль пироги начнеть печи сапожникъ, А сапоги тачать пирожникъ".

Въ этомъ хаотическомъ смѣшеніи политическихъ дѣятелей различнаго направленія, какъ смѣшеніе, напр., вождя реакціи Метерниха съ благороднымъ борцомъ за свободу О'коннелемъ, С. А. Венгеровъ справедливо видить полное незнакомство Бѣлинскаго съ политическимъ состояніемъ Европы въ то время. «Онъ (т.-е. Бѣлинскій), какъ и друзья его,—говорить С. А. Венгеровъ,—были въ то время политически необразованы, всецѣло ушедши въ философію и искусство».

Въ самый разгаръ увлеченія «разумною дѣйствительностью» Бѣлинскій, перешедши въ петербургскій журналъ «Отечественныя Записки», написалъ свои извѣстныя статьи: «О Бородинской годовщинть», о «Менцелѣ» и о «Горѣ отъ ума». Первыя и были тѣмъ «залномъ», который далъ Бѣлинскій изъ Петербурга по своему противнику Герцену. Опѣ развивали вышеуказанные узко-патріотическіе взгляды и прославляли современный строй русской жизни. Въ послѣдней же статьѣ о «Горѣ отъ ума» онъ выразилъ полное стца-

сти негодование на Чацкаго, какъ на протестанта противъ существующаго порядка вещей; онъ развънчалъ героя комедіи и отнесся къ пему, какъ къ полупомъщанному. Увлечение теорией «разумной дъйствительности» заставило его смотръть невърно на русскую дъйствительность того времени и находить въ ея изображеніи у Грибобдова невърныя черты, преувеличенія, карикатуры, а въ его геров Чацкомъ, представителв передовыхъ людей 20-хъ годовъ, видъть просто нелъпаго, безпокойнаго человъка, фразера, протестующаго противъ русской действительности безсознательно, такъ какъ она вовсе не такъ дурна: она состоитъ не изъ однихъ Фамусовыхъ, Молчалиныхъ, Скалозубовъ и Загоръцкихъ и заслуживаетъ оправданія и примиренія. Эта статья Бѣлинскаго нанесла едва ли не болъе вреда, чъмъ статьи о Бородинской годовщинъ и Менцелъ. Авторитеть Бълинскаго въ оцънкъ художественныхъ произведеній стоялъ уже такъ высоко, что его взглядъ на комедію Грибовдова утвердился въ литературъ и проникъ даже въ школьные учебники, продержавшись въ нихъ довольно долго. Въ письмахъ къ друзьямъ Бълинскій глубоко раскаивался потомъ въ своемъ увлечении, заставившемъ его отнестись несправедливо къ высоко-художественному и жизненно правдивому творенію Грибобдова. Сделавъ потомъ попутно въ разныхъ статьяхъ частичныя поправки къ высказанному раньше о «Горъ отъ ума», онь все-таки не успълъ написать большой спеціальной статьи объ этой комедіи, чтобы установить на нее върную точку зрѣнія. Въ настоящее время ошибка Бѣлинскаго уже исправлена превосходной статьей («Милліонъ терзаній») Гончарова, ставшей классическою.

Консервативно-патріотическія увлеченія Бѣлинскаго, основанныя на ученіи Гегеля о «разумной дѣйствительности», могуть въ настоящее время показаться странными, необъяснимыми и повести къ невѣрнымъ заключеніямъ объ его личности и направленіи его дѣятельности. Поэтому мы считаемъ необходимымъ дать нѣкоторыя историческія поясненія.

Стремленіе къ единой абсолютной истинъ, овладъвшее слъдовавшими за Кантомъ философами, достигло, казалось, своего осущегтвленія въ грандіозной системъ Гегеля, признавшей тождество

мышленія и бытія, субъекта и объекта и объединившей ихъ въ саморазвивающейся безконечно идей. Эта идея непрерывнаго развитія вносила въ исторію человъчества взглядъ, устанавливавшій въ ней законосообразность и разумность исторического процесса, и приводила къ мысли о необходимости движенія внередъ, придавая всей системъ прогрессивный характеръ. Исторія у Гегеля представляла прогрессъ въ сознаніи свободы. Онъ призываль всёхъ истинныхъ друзей свободы на защиту ея отъ грубаго насилія и произвола. Возможно ли было не увлечься такой системой? Она, видимо, звада къ научной разработкъ самаго важнаго вопроса, самаго близкаго пробуждавшемуся русскому сознанію, — вопроса объ улучшеніи формъ общественной жизни, объ освобождении отъ гнетущихъ ее условій. Теоретическая работа, казалось, должна была привести къ благотворнымъ практическимъ результатамъ. Такъ думали передовые русскіе люди и всецьло отдавались этому благородному влеченю. Но восторгъ ихъ передъ геніемъ своего учителя быль такъ великъ, а знакомство съ его сочиненіями настолько недостаточно, что они не могли своевременно замътить совершившейся въ послъдніе годы жизни Гегеля неремъны въ его взглядахъ. Гегель 20-хъ годовъ XIX въка, сдълавшійся берлинскимъ профессоромъ и начавшій идеализировать прусскій государственный строй, обезпечивавшій ему хорошее содержаніе; Гегель, признавшій въ это время, что все то, что существуєть уже по одному тому, что существуетъ, необходимо и, слъдовательно, разумно, быль далекь оть того Гегеля, который въ первомъ десятилътіи развивалъ идею о непрерывной, въчной работъ всемірнаго духа, подрывающаго, подобно кроту, устарълый порядокъ вещей. Гегель, нашедшій абсолютную истину и, какъ выраженіе ея, абсолютный, общественный порядокъ въ Пруссіи, былъ не похожъ на Гегеля-діалектика, признававшаго необходимымъ непрерывное движеніе міровой ндеи впередъ, которая совершенствуется въ своемъ развитіи, становится болье абсолютною, но никогда не становится абсолютною внолив. Гегель, ставшій какъ бы офиціальнымъ философомъ Пруссіи въ 20-хъ годахъ, долженъ былъ, естественно, превратиться въ узкаго консерватора въ общественномъ смыслв. Эти взгляды его съ особенною ясностію выразились въ «Философіи права», сочинсній, вышедшемъ въ 21-мъ году. Здѣсь Гегель придаетъ своему положенію о «разумной дѣйствительности», выражающему основную идею его системы, уже иной смыслъ. Онъ уже не допускаетъ протеста противъ дѣйствительности: онъ видитъ въ немъ неполное пониманіе ея. Субъективная свобода осуществляется не въ разладѣ съ существующимъ, по его мнѣнію, а въ согласіи съ нимъ; человѣкъ, вполнѣ понявшій дѣйствительность, открывшій въ ней разумъ, примиряется съ нею, радуется на нее.

Г. Бельтовъ (Плехановъ) въ своей прекрасной статъв «Бълинскій и разумная дійствительность» («За двадцать літь». Сборникь статей литер., экономич. и философско-историч.), указывая на жалкое состояніе общественной жизни въ то время въ Германіи, удобное только для теоретическаго изученія хода всемірныхъ событій, справедливо замъчаеть, что въ Гегелъ, какъ сынъ своего времени и своей страны, при всей его геніальности, не мало было филистерства. «Въ молодости Гегель очень сочувствоваль великой французской революціи, но съ літами любовь къ свободі у него все ослабівала, а стремленіе жить въ мирѣ съ существующимъ порядкомъ вещей усиливалось, такъ что іюльская революція 1830 года произвела на него тяжелое впечатленіе. Одинъ изъ левыхъ гегеліанцевъ, известный Арнольдъ Руге, упрекаль впоследствіи философію своего учителя въ томъ, что она всегда ограничивалась созерцаніемъ явленій, нимало не стремясь перейти къ дъйствію, и что, провозглашая свободу великой цълью исторического развитія, она на практикъ мирно уживалась съ самымъ несомнѣннымъ рабствомъ». Знакомя далѣе своего читателя съ содержаніемъ знаменитаго предисловія къ «Философіи права», которымъ зачитывались русскіе гегеліанцы, г. Бельтовъ приходить къ верному заключенію: «Если ученіе Гегеля а разумности всего дъйствительнаго, -говорить онъ, -- многими понято было совершение неправильно, то въ этомъ быль виновать прежде всего онъ самъ, придавъ ему очень странное, совсъмъ не діалектическое истолкованіе (не такое, какъ въ его «Логикъ»), и провозгласивъ воплощеннымъ разумомъ тогдаший прусскій общественный порядокъ».

Вопреки довольно распространенному мивнію, что будто бы Бълинскій невврно поняль формулу Гегеля, мы должны сказать, что и

Бълинскій и его друзья попяли знаменитое положеніе точно такъ, какъ понималъ его въ это время самъ Гегель. Можетъ-быть, ихъ можно упрекать въ томъ, что они въ страстномъ порывъ не усмотръли ошибочныхъ выводовъ своего учителя? Но и за это, намъ думается, они не заслуживають упрека. Мы знаемъ теперь, что перемена взглядовъ Гегеля была неизвъстна нашимъ гегеліанцамъ. Знаемъ, что Бълинскій началь болье или менье обстоятельно знакомиться съ философіей Гегеля именно съ того сочиненія («Философія права»), въ которомъ самъ Гегель истолковывалъ ученіе о разумной дъйствительности неправильно по отношенію къ основной идей своей системы. Наконецъ не следуетъ забывать, что Гегель быль огромная умственная сила. Его геніальная діалектика дійствовала на всъхъ такъ обаятельно, такъ неотразимо, что многіе замъчательнъйшіе мыслители Германіи раздъляли ошибки и заблужденія знаменитаго философа. Ослъпленные яркимъ блескомъ основныхъ истинъ системы, они не замъчали противоръчій въ выводахъ. Наиболъе выдающиеся по уму послъдователи Гегеля только послъ продолжительнаго изученія его произведеній открыли эти противоръчія и смогли, отдълавшись отъ заблужденій учителя, пойти дальше самостоятельнымъ путемъ. Бълинскій и его друзья находились въ болье невыгодномъ положеніи, чъмъ нъмецкіе ученики Гегеля. Они не были знакомы со встми его сочиненіями и не изучали ихъ систематически, и самый интересъ ихъ къ философіи быль иной, чёмъ у нёмцевъ. «Мы тогда въ философіи искали всего на свъть, кромь чистаго мышленія», говорить Тургеневъ. Нашихъ философовъ привлекала всегда не столько самая философская система, отвлеченная мысль, сколько приложение ея къ жизни, къ существующему порядку вещей, къ данному общественному строю. Ихъ всегда болъе занималъ во просъ, какъ примирить то или другое пдеальное воззрѣніе съ окружающею дъйствительностью и со своими духовными запросами. Мы могли этотъ правственный интересъ заметить вездё: и въ спорахъ славянофиловъ съ западниками и въ спорахъ западниковъ между собою; мы видимъ его всегда на первомъ планъ и у Бълнискаго. Усвоенную теоретически мысль опъ тотчасъ же нускаеть въ обращеніс. Пдея «разумной дъйствительности» тотчась же отразилась

въ его вышеуказанных статьях гдв онъ прилагаетъ ее и къ событіямъ русской жизни и къ произведеніямъ литературы. По этой же причинь наши философы такъ быстро и съ такою радостью набросились на туманное изреченіе Гегеля: «Что двиствительно, то разумно, что разумно, то двиствительно». Та же причина облегчила и переходъ Бълинскаго отъ спокойнаго созерцанія двиствительности къ борьбъ съ нею.

С. А. Венгеровъ въ этомъ стремленіи людей 40-хъ годовъ-какъ можно скоръе приложить теоретические выводы науки къ жизни видить вообще русскую черту, которая проходить красною нитью черезъ всю нашу духовную жизнь последнихъ 60 летъ. Онъ говорить, что «отвлеченныя идеи никогда не оставались для насъ отвлеченными, а, переходя въ плоть и кровь, быстро переводились на языкъ дъйствительности и становились чъмъ-то очень конкретнымъ. И интересъ къ философіи у людей 40-хъ годовъ никогда не былъ интересомъ къ философіи an und für sich»... «И эту же мало научную и исключительно жизпенную окраску носять всь дальнъйшія движенія русской теоретической мысли вплоть до нашихъ дней. Посль Гегеля — французскіе утописты 40-хъ годовъ; въ 60-хъ годахъ — нъмецкіе матеріалисты, Дарвинъ, Милль, Бокль; въ 70-хъ и 80-хъ — соціологія; въ наши дни — марксизмъ — все это не болье, какъ отправные пункты, отъ которыхъ идутъ самостоятельные русскіе нути. У насъ, какъ извістно, установился особый тишь критическихъ статей «по поводу», въ которыхъ собственно о самомъ произведеніи говорится весьма мало, а выясняются разные вопросы общественной жизни». Такая точка эрвнія намъ кажется неоспоримо върною и имъетъ объяснение, главнымъ образомъ, въ особыхъ условіяхъ нашей жизни. У насъ до сихъ поръ еще нѣтъ той необходимой для спокойной теоретической работы мысли обстановки, которая давно существуеть на Западъ и благопріятствуеть успъхамь западной науки. Русскому ученому, при отсутствіи свободы научнаго изслідованія въ Россіи, и въ наши дни иногда приходится нисать свои сочиненія въ Нарижѣ или Лондонѣ на иностранныхъ языкахъ, и потомъ въ переводахъ, съ неизовжными пропусками, помъщать въ урьзанномъ видь въ русскихъ журналахъ. Какъ сама русская жизнь,

такъ и паука и литература русская вообще всегда находились въ цензурныхъ тискахъ, и послъдняя ставила первою и главною своею цълью — освобожденіе, въ болье или менье широкомъ смыслъ этого слова. Идея освобожденія въ разныя энохи собирала вокругъ себя лучшія литературныя силы. Потому-то вопросъ объ измѣненіи русской дъйствительности всегда былъ главнымъ вопросомъ для передовыхъ русскихъ людей. Не даромъ Россія представлялась Достоевскому «въчно созидающеюся».

Бълинскій самой природой и обстоятельствами своей жизни былъ предназначенъ не для спокойнаго созерцанія дъйствительности, а для борьбы съ нею. Онъ рапъе, чъмъ кто-либо изъ его друзей, за исключеніемъ Герцена, понялъ, что намъ не до «чистаго мышленія». Еще въ годы юности, одержимый «абстрактнымъ героизмомъ», онъ бунтовалъ противъ самой подлинной русской дъйствительности: его драма «Дмитрій Калининъ» не что иное, какъ горячій протесть противъ возмутительнъйшаго ея явленія — кръпостного права. Мы знаемъ далъе, что жизнь Вълинского почти вся, отъ рожденія до самой смерти, за исключениемъ немногихъ небольшихъ промежутковъ сноснаго существованія, прошла въ тяжеломъ упорномъ трудь, болъзни и лишеніяхъ. Дъйствительность давала ему чувствовать себя гораздо чаще и больнъе, чъмъ его обезпеченнымъ друзьямъ. Накопецъ то, что осталось для него неяснымъ изъ собственнаго жизненнаго опыта, было вскорф раскрыто русскою художественною литературою: съ половины 30-хъ годовъ неподкрашениая, живая Русь предстала передъ глазами русскихъ людей въ геніальныхъ твореніяхъ Гоголя. Вотъ почему страстная, увлекающаяся натура Бълинскаго не могла, какъ ни насиловалъ онъ себя, успокоиться въ отвлеченныхъ идеяхъ Фихте или Гегеля. При его большомъ философскомъ умъ, который признавали за нимъ и умнъйшіе изъ враговъ его, въ немъ постоянно было живо и тревожило его чувство дъйствительности. Мы видъли, что изъ фихтеанства онъ рапъе всъхъ вышелъ въ «разумную действительность», и самостоятельно додумался до верной мысли, что надо бросить туманный идеалъ Фихте, что у каждаго свое призваніе, своя дорога, что каждому надо быть темъ, что опсь есть, и работать по міру силь при существующих условіня для **'** 

общества, среди котораго рожденъ. Такъ же точно онъ вскорѣ освободняся и отъ гегеліанства: изъ «разумной дѣйствительности» вы шелъ въ реальную.

До тъхъ поръ, пока онъ жилъ въ Москвъ и работалъ съ друзьями въ «Московскомъ Наблюдатель», служившемъ органомъ философіи Гегеля, онъ могъ предаваться мечть о разумности всего существующаго, --- мечть, построенной на философскихъ выкладкахъ: въ тъсномъ кружкъ, какъ на «необитаемомъ островъ», по выраженію самого Бълинскаго, они были далеки отъ реальной дъйствительности. Споры съ Герценомъ, повидимому, не дъйствовали на него. Спорить съ нимъ было трудно: онъ былъ слишкомъ силенъ своимъ искреннимъ и твердымъ убъжденіемъ. Мы знаемъ уже, что запугать и сбить его было невозможно ничьмъ; онъ доходилъ безстрашно до крайнихъ предъловъ въ признаніи того, что считалъ истиннымъ. Мы видъли, съ какой рёшительностью онъ отвёчалъ на вопросъ Герцена о разумности кръпостного права. Но вотъ въ 39-мъ году Бълинскій, по приглашенію редактора «Отечественныхъ Записокъ» А. Краевскаго, перебрался въ Петербургъ. Это подъйствовало на него освъжительно. Онъ вырвался изъ нъсколько спертой атмосферы московскаго кружка, около него явились новыя лица, съ иными возарѣніями: вліяніе западныхъ литературъ, ограничивавшееся въ Москвъ почти исключительно одною нъмецкою философіею, въ Петербургъ стало значительно шире.

Да и петербургская жизнь была не похожа па московскую и немало способствовала освобожденію отъ философскихъ мечтаній. Бѣлинскій самъ свидѣтельствуеть объ этомъ въ своей статьѣ «Москва и Петербургъ». «Петербургъ, — говоритъ онъ, — имѣетъ на нѣкоторыя натуры отрезвляющее дѣйствіе: сначала кажется вамъ, что отъ его атмосферы, словно листья съ дерева, спадаютъ съ васъ самыя дорогія убѣжденія; по скоро замѣчаете вы, что то не убѣжденія, а мечты, порожденныя праздною жизнью и рѣшительнымъ незнаніемъ дѣйствительности, — и вы остаетесь, можетъ-быть, съ тяжелой грустью, но въ этой грусти такъ много святого, человѣческаго... Что мечты! Самыя обольстительныя изъ нихъ пе стоятъ въ глазахъ дѣльнаго (въ разумномъ значеніи этого слова) человѣка самой горькой истины,

потому что счастье глупца есть ложь, тогда какъ страданіе дёльнаго человъка есть истина и притомъ плодотворная»... Подъ такимъ отрезвляющимъ дъйствіемъ Петербурга Бълинскій, конечно, могъ не разъ всномнить свои московскіе сноры съ Герценомъ и подумать серьезно и безиристрастно о доводахъ своего противника. Истербургъ многому научилъ его; здёсь онъ ближе узналъ условія, при которыхъ приходилось работать тогдашнему русскому литератору; узналъ, какую силу имъють въ обществъ Булгаринъ, Гречъ, Сенковскій; узналъ, что такое читающая публика. «Мы весь Божій свъть, —пишеть онъ, -- видъли въ своемъ кружкъ. Появилось стихотвореніе, повъсть — восхитили тебя, меня и прочихъ чудаковъ, а мы и говоримъ, что публика поняла это сочиненіе. Чтобы узнать, что такое русская читающая публика, надо пожить въ Петербургъ»... Бълинскій, действительно, узналь ее. Въ стать в «Обзоръ русской литературы за 1847 г.» онъ далъ чудныя, художественныя характеристики различныхъ типовъ читателей, недовольныхъ произведеніями писателей новой «натуральной школы».

Итакъ, вліяніе Герцена, начавшееся еще въ Москвѣ, петербургская жизпь и новый кружокъ, въ составъ котораго входили Панаевъ, Некрасовъ, Тургеневъ, Кавелинъ, Анненковъ, Достоевскій, В. Милютинъ и др.,—все это вмѣстѣ содѣйствовало освобожденію Бѣлинскаго отъ прежнихъ кружковыхъ взглядовъ, и онъ рѣшилъ броситься въ кипѣвшее вокругъ него море реальной дѣйствительности. «Гёте,—пишетъ онъ,—сравнилъ мужа съ кораблемъ, презирающимъ ярость волнъ и бури,—прекрасное сравненіе! Такъ вонъ же изъ тихой, мирной пристани, гдѣ только плѣсень зеленая, тина мягкая да квакающія лягушки, дальше отъ нихъ, туда, гдѣ только волны да небо, предательскія волны, предательское небо! Конечно, разсудокъ говоритъ, что гдѣ бы ни утонуть, — все равно, но я лучше хотѣлъ бы утонуть въ морѣ, чѣмъ въ лужѣ. Море — это дѣйствительность; лужа — это мечты о дѣйствительности».

Но Бълинскій не сразу вошелъ въ колею новой жизни. Па первыхъ порахъ онъ испытывалъ тяжелое душевное состояніе. Письма его къ Боткину переполнены жалобами, въ которыхъ слышктеж тосто одинокаго человъка, оторвавшагося отъ дружескаго кружка. Новое

общество въ Петербургѣ, несмотря на завязавшіяся знакомства, не удовлетворяло его. Робкій, застѣпчивый Бѣлинскій пе привыкъ къ обществу: ему нуженъ былъ тѣсный дружескій кружокъ, а его пока еще не было. Въ одномъ письмѣ опъ пишетъ, что «какъ безумный твердилъ» «Молитву» Лермонтова, а вслѣдъ за этимъ приводитъ другое ударившее по его нервамъ стихотвореніе:

И скучно и грустно!.. И некому руку пожать Въ минуту душевной невзгоды!..

«Эту молитву, -- говорить онъ, -- твержу я теперь нотому, что она есть полное выражение моего моментальнаго состояния. Повъришь ли, другъ Василій (т.-е. В. П. Боткинъ), всв желанія уснули, ничто не манитъ, не интересуетъ... А дня черезъ два надо приниматься за статью о детскихъ книжкахъ, где я буду говорить о любви, о благодати, о блаженствъ жизни, какъ полнотъ ея ощущенія, - словомъ, обо всемъ, чего и тени и призрака неть теперь въ пустой душь моей»... Бълинскій завъдываль критическимь и библіографическимъ отдъломъ «Отечественныхъ Записокъ». Онъ былъ обязанъ писать критическія большія статьи о выдающихся произведеніяхъ литературы, давать отчеты о всёхъ книгахъ и мелкихъ книжонкахъ, появившихся въ печати, какъ бы онъ ни были ничтожны, и вести журнальную полемику въ Сепковскимъ, Гречемъ, Булгаринымъ и др. Срочность, обязательность и мелочность работы часто тяготили его, особенно, когда онъ находился въ подавленномъ состоянін духа.

Не сразу отділался Білинскій и отъ прежнихъ взглядовъ. Завіты друзей сохраняли надъ нимъ нікоторое время свою силу. Помня наказъ ихъ развивать въ себі способность къ самоотреченію (Entsagung), онъ не різнался еще признать за собой право на личное счастье, жажда котораго наперекоръ требованію теорін въ немъ усиливалась. Но онъ уже находитъ возможнымъ откровенно заявить Боткину о своей неснособности къ отказу. «Вообрази себі мужика,— пишеть онъ, — который всю жизнь свою не ідаль ничего, кромі хліба, пополамъ съ нескомъ и мякиной и, пришедъ въ большой городъ, увидёль горы и колачей, и кондитерскихъ изділій, и пло-

довъ: можно сказать, что у него нътъ самообладанія и человъческой воздержности, если онъ на эти вещи будетъ смотръть глазами тигра... а захвативши что-нибудь, начнеть пожирать съ звърскою жадностью, а когда у него стануть отнимать, онъ въ бъщенствъ разобьетъ себъ черепъ? Какъ же отъ него требовать «Entsagung? У всякаго есть своя исторія, мой добрый Василій»... Чемъ далее, темъ более возмущается Бълинскій противъ теоріи, по которой ценится только «общее» и все «частное» поглощается этимъ «общимъ». «Ты нишешь,--говорить онь тому же Боткину, — что Бакунинъ любить одно «общее». 0, пропадай это ненавистное общее, этотъ Молохъ, пожирающій жизнь, эта гремушка эгоизма! Лучше самая пошлая жизнь, чъмъ такое общее, чтобъ чортъ его побралъ! Пусть лучше данъ будетъ моему разумьнію маленькій уголокь живой дыйствительности, чымь сухое, эгоистическое «общее». Ты пишешь, что у меня такая же способность отвлеченія, какъ у М. (Бакунина); такъ, да не такъ; я резонеръ и рефлектировщикъ, правда, -- но зато, какъ скоро представали передъ меня дивныя явленія дъйствительности въ искусствъ и жизни, я посылалъ къ чорту свою рефлексію и никогда не мѣнялъ человъка на книгу». «Смъшно и досадно, любовь Ромео и Юліи есть общее, а потребность любви или любовь читателя есть призрачное, частное. Жизнь въ книгахъ, а въ жизни-ничто». Въ этихъ словахъ ясно выражается протесть противъ подавленія «личнаго» «общимъ», противъ лишенія личности всякаго права на активную роль въ жизни. Бълинскій, конечно, быль согласень съ Гегелемъ въ томъ, что личные интересы не должны ставиться выше интересовъ «общаго», но абсолютная философія Гегеля, философія последняго періода, требовала полнаго примиренія съ тёмъ, что есть, и возставала противъ выраженія всякаго недовольства действительностью, идущаго оть личности: разумъ отдёльной личности — конечный разумъ, а разумъ дъйствительности — «отълесившійся міровой разумъ». Гегель-абсолютисть уже не допускаль критического и творческого отношенія личности къ существующему и проповъдывалъ застой. Бълинскій почувствовалъ это скоръе другихъ, и въ то время, когда правовърные гегеліанцы въ системѣ учителя видѣли окончательное и высшее завершеніе философской мысли, онъ писаль Боткину: «Я давно уже

подозръвалъ, что философія Гегеля только моментъ, хотя и великій, но что абсолютность ея результатовъ никуда не годится, что лучше умереть, чъмъ помириться съ ними». Въ другомъ письмъ, говоря о трудности положенія среди дъйствительности, заслуживающей презрънія, Бълинскій дълаетъ друзьямъ заслуженный упрекъ. «Гдъ же убъжище? — спрашиваеть онъ. — На необитаемомъ островъ, которымъ и былъ нашъ кружокъ. По последнія наши ссоры показали намъ, что для призраковъ нъть спасенія на необитаемомъ островъ. Я разстался съ тобой холодно (дъло прошлое!), безъ ненависти и презрънія, но н безъ любви и уваженія, ибо потерялъ всякую въру въ самого себя. Въ Петербургъ, съ необитаемаго острова я очутился въ столицъ, журналъ поставилъ меня лицомъ къ лицу съ обществомъ, — и Богу извъстно, какъ много перенесъ я! Для тебя еще не совсъмъ понятна моя вражда къ москводушию, но ты смотришь на одну сторону медали, а я вижу объ. Меня убило это эрълище общества, въ которомъ властвують и играють роли подлецы и дюжинныя посредственности, а все благородное и даровитое лежить въ позорномъ бездъйствіи на необитаемомъ островъ... Отчего же европеецъ въ страданіи бросается въ общественную дъятельность и находить въ ней выходъ изъ самаго страданія?..» Мы видимъ, что Бѣлинскій, дѣйствительно, нашелъ настоящій выходъ, а въ следующемъ письме (4 октября 1840 г.) онъ окончательно порываеть съ кружковыми воззрвніями. «Проклинаю, —пишеть онъ, —мое гнусное стремленіе къ примиренію съ гнусною дъйствительностью!.. Да здравствуетъ великій Шиллеръ, благородный адвокать человічества, яркая звізда спасенія, эманципаторъ общества отъ кровавыхъ предразсудковъ преданія! Да здравствуєть разумъ, да скроется тьма! — какъ воскликнулъ великій Пушкинъ. Для меня теперь человъческая личность выше исторіи, выше человъчества. Это мысль и дума въка! Боже мой, страшно подумать, что со мной было-горячка или помешательство ума - я словно выздоравливающій»... Съ отого момента выздоровленія Бълинскій является передъ нами самобытнымъ, независимымъ отъ либо мивній, — твиъ Белинскимъ, который становится во главв общественнаго движенія, котораго мы глубоко уважаемъ и высоко ЦВНИМЪ.

Интересенъ разсказъ Герцена о первой встръчъ съ Бълинскимъ въ Петербургъ, послъ разрыва съ нимъ отношеній въ Москвъ, вслъдствіе извъстнаго намъ спора, при которомъ обнаружилось коренное различіе въ убъжденіяхъ противниковъ. «Наша встръча была холодна, — говоритъ Герценъ, — но ни я ни Бълинскій, мы не были большіе дипломаты; въ продолженіе ничтожнаго разговора я номянулъ статью о «Бородинской годовщинъ». Бълинскій вскочиль со своего мъста и, вспыхнувъ въ лицъ, пренаивно сказалъ мнъ: «Ну, слава Богу, договорились же, а то я съ моимъ глупымъ нравомъ не зналъ, какъ начать... ваша взяла; три - четыре мъсяца въ Петербургъ меня лучше убъдили, чъмъ всъ доводы. Забудемте этотъ вздоръ. Довольно вамъ сказать, что на - дняхъ я объдалъ у одного знакомаго, тамъ быль инженерный офицерь; хозяинь спросиль его, хочеть ли онъ со мной познакомиться. «Это авторъ статьи о бородинской годовщинь?» спросиль его офицерь. «Да». - «Нѣть, покорно благодарю», отвъчаль онъ. Я слышалъ все и не могь вытерпъть, пожалъ руку офицеру и сказалъ ему: вы благородный человъкъ, я васъ уважаю... Чего же вамъ больше?» Съ этой минуты и до кончины Бълинскаго мы шли съ нимъ рука объ руку».

Бълинскій, не щадя своего самолюбія, ръшительно и мужественно отказывался отъ своихъ мивній, лишь только признавалъ ихъ невърными, но воспоминанія о прежнихъ ошибкахъ мучительно отзывались въ его душъ. «Въ прошедшемъ, — писалъ онъ Боткину, меня мучать двъ мысли: первая, что мнъ представлялись случаи къ наслажденію, и я упускалъ ихъ, вслъдствіе пошлой идеальности и робости своего характера; вторая-мое гнусное примиреніе съ дѣйствительностью. Боже мой, сколько отвратительныхъ мерзостей сказалъ я печатно, со всею искренностью, со встмъ фанатизмомъ дикаго убъжденія! Болъе всего печалить меня теперь выходка противъ Мицкевича, въ гадкой стать во Менцель: какъ! отнимать у великаго поэта священное право оплакивать паденіе того, что дороже ему всего въ мірѣ и въ вѣчности-его родины... И этого-то благороднаго и великаго поэта назвалъ я печатно крикуномъ, поэтомъ риомованныхъ памфлетовъ! Послъ этого всего тяжелъе мит вспомнить о «Горь оть ума», которое я осудиль съ художественной точки зувнім

и о которомъ говорилъ свысока, съ пренебрежениемъ, не догадываясь, что это - благороднъйшее, гуманическое произведеніе, энергическій (и притомъ еще первый) протесть противъ гнусной расейской дъйствительности, противъ чиновниковъ, взяточниковъ, баръ-развратниковъ, противъ... свътскаго общества, противъ невъжества, добровольнаго холонства и пр. и пр. и пр.». Всноминая статью по поводу книги Глинки «О Бородинскомъ сражени», онъ сожальеть о томъ, что, развивая върную основную идею, онъ не развилъ «идеи отрицанія, какъ историческаго права, не менте перваго священнаго и безъ котораго исторія челов'вчества превратилась бы въ стоячее и вонючее болото, а если этого нельзя было писать, то долгъ чести требовалъ, чтобъ ужъ и ничего не писать...» «А дичь, которую изрыгаль я въ неисговствъ противъ французовъ, -- восклицаетъ онъ, -энергическаго благороднаго народа, льющаго кровь свою за священнъйшія права человъчества?»... «А это насильственное примиреніе съ гнусною расейскою дъйствительностью!»

Одобряя существующій порядокъ вещей и примиряясь съ нимъ, Бълинскій быль, действительно, не правъ, когда, съ точки эренія абсолютной гегелевской истины, строго осуждаль всякій протесть противъ него. Набрасываясь на Мицкевича, на Грибоъдова, онъ лишалъ ихъ законнаго права отрицать извъстныя общественныя явленія, какъ отжившія формы жизни, во имя необходимости, законности общественнаго развитія, во имя прогресса. Поддавшись Гегелю — глашатаю абсолютной истины, онъ забыль или, върнъе, плохо зналь Гегелядіалектика, признававшаго законность в'ячной кротовой работы вседуха, подрывающей старый, обветшавшій строй жизни. мірнаго Утверждая въ указанной статъй необходимость и, слидовательно, законность извъстныхъ явленій общественной жизни, подготовленныхъ внутреннимъ развитіемъ страны, Бълинскій долженъ былъ признать и законность протеста, отрицанія этихъ явленій, потому что тѣ силы, которыя отрицають данный общественный порядокъ, создаются тъмъ же процессомъ развитія и такъ же законны, какъ и противодъйствующія имъ. Герценъ, върно и ранъе другихъ понявшій сущность діалектики Гегеля, быль правъ, когда говорилъ, что «если существующій общественный порядокъ оправдывается разумомъ, то и борьба противъ

него, если только она существуеть, оправдана». Бълинскій, сожалья о томъ, что не развилъ идею отрицанія въ своей стать о Бородинской годовщинъ, приходилъ теперь къ полному согласію съ выводами, сдъланными изъ философіи Гегеля Герценомъ. Теперь и «общество Герцена доставляеть» ему «больше наслажденія», чёмъ какое-нибудь другое. «Эта живая натура, -- говорить онъ, -- вызываеть наружу всь мои убъжденія». Познакомясь съ началомъ повъсти «Кто виновать», Бълинскій даеть такую характеристику Герцену: «Герценъ-большой человъкъ въ нашей литературъ, а не дилетантъ, не партизанъ, не навздникъ отъ нечего дълать. Онъ не поэтъ: объ этомъ смъшно и толковать, но въдь и Вольтеръ не быль поэть не только въ «Генріадь», но и въ «Кандидь»; однако его «Кандидь» потягается въ долговъчности со многими великими художественными созданіями, а многія невеликія онъ уже пережиль и еще больше пореживеть ихъ. У художественныхъ натуръ умъ уходитъ въ талантъ, въ творческую фантазію, — а потому въ своихъ твореніяхъ, какъ поэты, они страшно огромно умны, а какъ люди-ограничены и чуть не глупы (Пушкинъ, Гоголь). У Герцена, какъ у натуры преимущественно мыслящей и сознательной, наоборотъ, талантъ и фантазія ушли въ умъ, оживленный и согрътый, осердеченный гуманистическимъ направленіемъ, не привитымъ и не вычитаннымъ, а присущимъ его натуръ. У него страшно много ума, такъ много, что я и не знаю, зачёмъ его столько одному человъку; у него много и таланта, и фантазіи, но не того чистаго и самостоятельнаго таланта, который все родить самъ изъ себя и пользуется умомъ, какъ низшимъ, подчиненнымъ ему началомъ, а таланта, насквозь пропитаннаго умомъ». Бълинскій, какъ видно изъ его разбора новъсти «Кто виноватъ», особенно высоко цёниль въ Герцень этоть «осердеченный» гуманизмъ.

Но полному освобожденію ума Бълинскаго отъ абсолютной точки зрънія на дъйствительность болье всего содыйствовала сама русская жизнь, съ которою онъ очутился лицомъ къ лицу въ Петербургъ. Ему надобно было видьть воочію, узнать поближе всыхъ этихъ Булгариныхъ, Гречей, Сенковскихъ и ихъ поклонниковъ, чтобы окончательно прозръть. Такъ съ нимъ бывало не разъ. Извъстно, что незадолго до смерти Бълинскій былъ за границей. Въ Парижъ

проживало тогда не мало русскихъ. Вопросы соціальные во второй половинъ 40-хъ годовъ волновали всю тогдашнюю интеллигенцію. Въ кружкъ русскихъ людей, конечно, самымъ интереснымъ вопросомъ быль вопрось о роли Россіи, которую она должна сыграть въ ръшеніи соціальнаго вопроса. Бълинскій принималь горячее участіе въ спорахъ на эту тему. И вотъ что пишеть онъ Анненкову въ февралъ 48-го года изъ Петербурга, вспоминая это время: «Когда я въ спорахъ съ вами о буржуазіи называль васъ консерваторомъ, я быль глупецъ, а вы умный человъкъ. Вся будущность Франціи въ рукахъ буржуазін, всякій прогрессь зависить оть нея одной»... «Мой върующій другь (одинь изъ парижскихъ друзей Бѣлин.) доказываль мнѣ еще, что избави де Богъ Россію отъ буржуазіи. А теперь ясно видно, что внутренній процессь гражданскаго развитія въ Россіи начнется не раньше, какъ съ той минуты, когда русское дворянство обратится въ буржувайо... Странный я человъкъ! Когда въ мою голову забьется какая-нибудь мистическая пельность, здравомыслящимь людямъ ръдко удается выколотить ее изъ меня доказательствами: для этого мню непремыно нужно сойтись съ мистиками, піэтистами и фантазерами, помьшанными на той же мысли-тутъ я назадъ. Върующій другъ и славянофилы наши оказали мить большую услугу»... Такъ и въ вопросъ о разумной дъйствительности его заставили податься назадъ петербургскіе патріоты, писатели и читатели «Съверной Пчелы», «Библіотеки для чтенія», преклонявшіеся нередъ существующимъ порядкомъ вещей.

Здёсь кстати замётимъ, что взглядъ Бёлинскаго на «внутренній процессъ гражданскаго развитія въ Россіи» свидётельствуєть о томъ, что у него въ послёдніе дни его жизни формировался уже не утопическій, не отвлеченный, а конкретный идсаль соціальнаго развитія, хотя и требующій, можеть быть, еще значительныхъ поправокъ. Онъ уже предвидёлъ неизбёжность для Россіи буржувзнаго фазиса. Мы увидимъ изъ второй части нашихъ «Очерковъ», что Бёлинскій вёрнёе многихъ своихъ преемниковъ смотрёлъ на предстоящій Россіи путь экономическаго и соціальнаго развитія. Онъ стремился освободиться отъ фантазій, «оторванныхъ отъ географическихъ и историческихъ условій», отъ всякаго рода утопій и не допускалъ возмож-

ности скачковъ въ послъдовательномъ ходъ исторической жизни народа. Свътлое соціальное будущее не представлялось ему легко достижимымъ и близкимъ. «Наше поколъніе, — говорилъ онъ о своихъ сверстникахъ,—«израильтяне», блуждающіе по степи и которымъ не суждено узрѣть обѣтованной земли. И всѣ наши вожди Моисеи, а не Навины». Г. Бельтовъ въ вышеуказанной статьѣ, признавая за Бѣлинскимъ «колоссальную, неоцѣненную заслугу», видя въ немъ «замѣчательную философскую организацію, когда-либо выступавшую въ нашей литературѣ», справедливо называетъ его «нашимъ Моисеемъ, который если не избавилъ, то всѣми силами старался избавить себя и своихъ ближнихъ по духу отъ египетскаго ига абстрактнаго илеала».

Мужественно отказавшись отъ своихъ философскихъ ошибокъ, Бълинскій весь отдался «думъ въка» — освобожденію личности. Теперь главными врагами его были крѣностное право и та старая государственность, которая не признавала за человъкомъ права мыслить и чувствовать самостоятельно. Гегель «изъ явленій жизни сдълалъ тъни, сцъпившіяся костяными руками и пляшущія по воздуху надъ кладбищемъ, — пишетъ онъ Боткину. — Субъекть у него не самъ себъ цъль, но средство для мгновеннаго выраженія общаго, а это общее является у него въ отношении къ субъекту Молохомъ, ибо, пощеголявъ въ немъ (въ субъектъ), бросаеть его какъ старые штаны. Я имъю особенно важныя причины злиться на Гегеля, ибо чувствую, что былъ въренъ ему, мирясь съ россійскою дъйствительностью, хваля Загоскина и подобныя гнусности и ненавидя Шиллера»... «Ты — я знаю — будешь надо мной смъяться... но смъйся, какъ хочень, а я свое: судьба субъекта, индивидуума, личности, важнъе судебъ всего міра и здравія китайскаго императора (т.-е. гегелевской allgemeinheit). Мнъ говорять: развивай всъ сокровища своего духа для свободнаго самонаслажденія духомъ, илачь, дабы утвшиться, скорби, дабы возрадоваться, стремись къ совершенству, льзь на верхнюю ступень льстницы развитія, а споткнешьсяпадай, — чорть съ тобой — таковскій и быль... Благодарю покорно, Егоръ Өедорычъ (Гегель) — кланяюсь вашему философскому колпаку; но, со всемъ подобающимъ вашему философскому филистерству челженіемъ, честь имѣю донести вамъ, что если бы мнѣ и удалось взлѣзть на верхнюю ступень лѣстницы развитія,—я и тамъ попросилъ бы васъ отдать мнѣ отчетъ во всѣхъ жертвахъ условій жизни и исторіи, во всѣхъ жертвахъ случайностей, суевѣрія, инквизиціи, Филиппа ІІ и пр. и пр.; иначе я съ верхней ступени бросаюсь внизъ головой. Я не хочу счастія и даромъ, если не буду спокоенъ насчеть каждаго изъ моихъ братій по крови... Говорять, что дисгармопія есть условіе гармопіи: можетъ-быть, это очень выгодно и усладительно для меломановъ, по ужъ, конечно, не для тѣхъ, которымъ суждено выразить своею участью идею дисгармоніи»... «Годъ назадъ, — говоритъ Бѣлинскій въ концѣ письма, — я думалъ діаметрально противоположно тому, какъ думаю теперь, — и, право, я не знаю, счастье или несчастье для меня то, что для меня думать и чувствовать, понимать и страдать одно и то же».

Люди, не понимавшіе Бълинскаго, не умъвшіе оцънить кинъвшей въ немъ страсти къ истинъ, стоявшие неизмъримо ниже его въ умственномъ и нравственномъ отношеніяхъ, часто упрекали его въ отсутствін убъжденій, указывая на різкія переміны въ его взглядахъ. Они съ особымъ злорадствомъ и часто говорили о томъ, что онъ не кончилъ университетского курса, и называли его недоучкой. Бълинскій и самъ признавался, что его развитіе совершалось неправильно, «зигзагами», что онъ «купилъ истину ценою ужасныхъ заблужденій». Но эти заблужденія не были его личными ошибками, они принадлежали цълому кругу лучшихъ нередовыхъ людей, и гъ нихъ отразился одинъ изъ самыхъ тяжелыхъ моментовъ нашего общественнаго развитія. Мы видели, напротивъ, что Белинскій неудержимо стремился впередъ, ранбе другихъ освобождался отъ философскихъ увлеченій и многихъ, конечно, велъ за собой. Сознавая всю несправедливость обвиненій въ недостаткъ истинныхъ убъжденій. Бълинскій съ достоинствомъ отвъчалъ на нихъ слъдующими словами: «Талантъ самъ по сеов нервдкость: но онъ всегда былъ и будетъ ръдкостью въ соединении съ страстнымъ убъждениемъ, съ страстною дъятельностью, потому что только тогда онъ можеть быть дъйствительно полезенъ обществу. Что касается до вопроса, сообразна ли со способностью страстнаго, глубокаго убъжденія способность измънять его, опъ давно рѣшенъ для всѣхъ тѣхъ, кто любитъ истину больше себя и всегда готовъ пожертвовать ей своимъ самолюбіемъ»... Бѣлинскій имѣлъ право сказать это своимъ врагамъ. Его талантъ былъ, дѣйствительно, полезенъ обществу. Его вліяніе было гораздо шире и значительнѣе, чѣмъ всѣхъ другихъ его просвѣщенныхъ друзей и сверстниковъ, и никто такъ страстно и самоотверженно не искалъ истины, какъ онъ.

Развитіе эстетических и вообще литературных взглядовъ Бѣлинскаго совершалось въ тѣсной связи съ развитіемъ его теоретическихъ воззрѣній, съ выработкой его философскаго міросозерцанія. Перемѣны, происходившія въ послѣднемъ, сстественно, вели къ переработкѣ и измѣненіямъ въ первыхъ и отражались въ его журнальныхъ статьяхъ. Разница, однако, заключается въ томъ, что собственно эстетическіе взгляды Бѣлинскаго отличаются гораздо большею устойчивостью, чѣмъ общественно-политическіе.

Литературная дъятельность знаменитаго критика продолжалась всего 14 лътъ и дълится обыкновенно на два періода. Первый идеалистическій — весь проходить подъ исключительнымъ почти вліяніемъ нъмецкой идеалистической философіи; второй — реалистическій преимущественно подъ вліянісмъ лѣвыхъ гегеліанцевъ и французскаго утоническаго соціализма. По это діленіе, какть и всякое другое, пеобходимое для извъстнаго удобства при историческомъ изученіи, оказывается не совстмъ точнымъ. Всякое развитіе совершается не сразу, а постепенно, и то, что на первый взглядъ иногда представляется изследователю крутымъ поворотомъ, внезаннымъ переломомъ, при подробномъ внимательномъ изученіи оказывается обыкновенно результатомъ болѣе или менѣе продолжительнаго, скрытаго, трудно уловимаго процесса развитія. Такъ и въ данномъ случав. Присущій натуръ Бълинскаго инстинктъ дъйствительности еще въ первые годы его дъятельности, въ началъ идеалистическаго періода, перъдко обнаруживался невольнымъ съ его стороны сочувствиемъ новому реальному направленію нашей литературы. Съ другой стороны, развитое въ немъ чувство изящнаго, содъйствовавшее выработкъ опредъленныхъ эстетическихъ воззрвній, сдвлало его постояннымъ поклонникомъ красоты до конца его жизни и было причиной прочности есо эстетическаго кодекса, остававшагося почти безъ всякихъ перемѣнъ въ теченіе всего реалистическаго періода. Наконецъ и самое освобожденіе его отъ нѣмецкаго идеализма совершилось во второмъ періодѣ не сразу и не вполнѣ. Можно сказать, что въ сферѣ общественно-политической Бѣлинскій до конца жизни, при всемъ его страстномъ исканіи соціальнаго идеала, «не оторваннаго отъ географическихъ и историческихъ условій», остался въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ идеалистомъ, не успѣвшимъ совсѣмъ сбросить съ себя «иго абстрактнаго идеала».

Мы уже говорили о вліннін Надеждина и господствовавшаго въ началъ 30-хъ годовъ шеллингіанства на первыя статьи Бълинскаго и при этомъ прибавляли, что взятые изъ того или другого чужого источника тезизы всегда служили Бѣлинскому только отправными пунктами, что онъ развивалъ ихъ самостоятельно и приходилъ къ выводамъ, несходнымъ съ выводами его предшественниковъ. Странно было бы, конечно, и требовать отъ первыхъ статей Бълинскаго вполнъ оригинальныхъ и поразительно новыхъ взглядовъ. Нътъ ничего удивительнаго, что онъ, какъ начинающій литераторъ, находился некоторое время подъ вліяніемъ кружковыхъ мненій или мнѣній того или другого критика предшественника. «Цѣль русскаго критика, --говоритъ онъ самъ въ одной изъ первыхъ статей, --должна состоять не столько въ томъ, чтобы расширить кругъ понятій человъчества ибъ изящномъ, сколько въ томъ, чтобы распространить въ своемъ отечествъ уже извъстныя, осъдныя понятія объ этомъ предметь. Не бойтесь, не стыдитесь, что вы будете повторять зады и не скажете ничего новаго! Это новое не такъ легко и часто, какъ обыкновенно думають: оно едва примѣтными глыбами налипаеть на глыбы стараго. Самое старое будеть у васъ ново, если вы человъкъ съ мивніемъ и глубоко убъждены въ томъ, что говорите: ваша индивидуальность и вашть способъ выраженія и самому вашему старому должны придать характеръ новости»... Такое именно впечатлѣніе и производили первыя статьи Белинскаго, въ которыхъ, повидимому, не было ничего новаго, но сильно сказывалась индивидуальность ихъ автора. Панаевъ говоритъ, что, по прочтеніи статьи «Литературныя мечтанія», онъ охотно бы поскакаль изъ Петербурга въ Москву,

чтобы познакомиться съ ея авторомъ: «новый, смёлый, свёжій духъ ея такъ и охватиль меня!» восклицаеть онъ. II, дъйствительно, по духу она была весьма нова: такъ горячо, смъло и убъжденно не писалъ никто изъ предшественниковъ Бълинскаго. Но оригинальныхъ, новыхъ взглядовъ въ ней почти не было. Подобно Надеждину, онъ отнесся отрицательно къ русской литературъ. По его мнънію, у насъ нъть еще литературы въ настоящемъ смыслъ этого слова, а есть только несколько писателей. Но онъ убъжденъ, что она будетъ. О нашей литературъ до Пушкина онъ замъчаетъ: «За насъ трудились другіе, а мы только брали готовое и пользовались имъ: въ этомъ-то и заключается тайна пеимовърной быстроты нашихъ успъховъ и причина ихъ неимовърной непрочности... У насъ были разныя литературныя энохи: «эпоха схоластицизма, илаксивости, стихотворства, теперь эпоха драмы, но у насъ не было еще эпохи искусства, эпохи литературы». Только съ Пушкина у насъ является литература, отражающая національныя русскія особенности. Но Бѣлинскій свѣтло смотритъ на наше будущее. Онъ ставитъ въ зависимость усийхи литературы отъ успъховъ нашей общественности и просвъщенія. Эпоха истиннаго искусства «наступить, — говорить онъ, — будьте увърены въ томъ. Но для этого надо сперва, чтобы у насъ образовалось общество, въ которомъ бы выразилась физіономія могучаго русскаго народа; надобно, чтобы у насъ было просвъщение, созданное нашими трудами, возращенное на родной почвъ. У насъ нътъ литературы; я повторяю это съ восторгомъ, съ наслажденіемъ, ибо въ этой истинъ вижу залогъ нашихъ будущихъ успъховъ»... «Посмотрите, какъ новое покольніе, разочаровавшись въ геніальности и безсмертіи нашихъ литературныхъ произведеній, вмѣсто того, чтобы выдавать въ свъть недозрълыя творенія, съ жадностью предается изученію наукъ и черпаетъ живую воду просвъщенія въ самомъ источникъ»... «Придетъ время — просвъщение разольется въ России широкимъ потокомъ, умственная физіономія народа выяснится, и тогда наши художники и писатели будуть на всѣ свои произведенія налагать печать русскаго духа. Но теперь намъ пужно ученье! ученье! ученье!...» Бълинскій, какъ видимъ, не сказалъ въ сущности ничего новаго сравнительно съ тъмъ, что говорили его предшественники, за искалоченіємъ только нівкоторыхъ оціновъ дівтельности отдільныхъ писателей. Но сказанное имъ вылилось въ такой своеобразной формів, такъ горячо, такъ сильно, что производило впечатлівніе чего-то поразительно новаго. «Не оно ли, подумалъ я, это новое слово, котораго я жаждалъ,—говоритъ Панаевъ,—не это ли тотъ самый голосъ, голосъ правды, который я такъ давно хотілъ услышать?

Въ течение всего перваго московскаго періода д'ятельности Бълинскаго его эстетическіе взгляды основывались на той романтической теоріи искусства, съ которой мы познакомились въ системъ Шеллинга. Назначеніе и цъль искусства, говорить онъ, «изображать, воспроизводить въ словъ, въ звукъ, въ чертахъ и краскахъ идею всеобщей жизни природы: воть единая и въчная тема искусства. Поэтическое одушевление есть отблескъ творящей силы природы. Чъмъ выше геній поэта, тымъ глубже и обширные обнимаеть онъ природу»... Байронъ и Шиллеръ, каждый представилъ «только одну сторону бытія вселенной», а Шекспиръ постигъ и адъ, и землю, и небо: царь природы, онъ взяль равную дань и съ добра, и со зла и подсмотрълъ въ своемъ вдохновенномъ ясновидени біеніе пульса вселенной. Каждая его драма есть міръ въ миніатюрь; у него ньть, какъ у Шиллера, любимыхъ идей, любимыхъ героевъ... Да, — это безпристрастіе, эта холодность поэта, который какъ будто говорить вамъ: такъ было, а впрочемъ, мнъ какое дъло, — есть высочайшій зенить художественнаго совершенства, есть истинное творчество, есть удёлъ немногихъ избранныхъ, о коихъ говорятъ:

Съ природой одною онъ жизнью дышалъ, Ручья разумълъ лепетанье и т. д.

("Литературныя мечтанія").

Поэтъ, по господствовавшей тогда теоріи, долженъ «безотчетно слѣдовать вспышкѣ своего воображенія», потому что «поэзія не имѣетъ цѣли внѣ себя». Поэтъ отзывается «пламеннымъ сочувствіемъ» на всѣ явленія природы—для него нѣтъ ограниченій: «Въ самомъ дѣлѣ,— говоритъ Бѣлинскій,—развѣ вы можете назвать то или другое явленіе прекраспымъ, а это безобразнымъ безъ отношеній?.. Развѣ не одинъ и тотъ же духъ Божій создалъ кроткаго агнца и кровожаждущаго

тигра?..» Все доступно поэту, онъ все можетъ изображать, но онъ не долженъ «предполагать себъ цъль», «задавать себъ тему». Тогда «онъ уже философъ, мыслитель, моралистъ...» «теряетъ свою чародъйскую власть, разрушаеть очарованіе»... Слёдовательно, всеобъемлемость ноэзін, сочувствіе поэта всімъ явленіямъ природы, отсутствіе всякой преднамфренной мысли-воть главныя требованія Бълинскаго въ этихъ первыхъ статьяхъ. Идея поэзіи, не имъющей цъли внъ себя, взята Бълинскимъ у Надеждина, какъ и идея всеобъемлемости поэзіи (последняя взята изъ возраженій романтика Тленскаго, котораго въ своей статьъ «Литературныя опасенія» выводить Надеждинъ, какъ противника, и съ которымъ споритъ). Надеждинъ, вооружаясь противъ романтиковъ, разсуждалъ по Канту такимъ образомъ: Кантъ требуетъ для поэтическаго произведенія «соразмърности съ цълью безъ цъли». Но это не значить, что «изящное произведение не должно имъть никакой цёли». «Оно должно имъть единственную цёль въ самомъ себъ, не подчиняясь никакимъ внъшнимъ постороннимъ видамъ»... Бълинскій, соглашаясь съ нимъ, развиваеть и поясняеть его мысль въ одной изъ своихъ статей въ следующихъ выраженіяхъ: «Когда поэтъ творить, то хочеть выразить въ поэтическомъ символь какую-пибудь идею, слёдовательно, имфеть цель, действуеть съ сознаніемъ. Но ни выборъ идеи, ни ея развитіе не зависить отъ его воли, управляемой умомъ, следовательно, его действіе безцельно и безсознательно». Поэты-романтики очень безпокоили Надеждина. Съ его точки зрвнія, современная ему поэзія сбилась съ настоящаго пути и, забывъ о правилахъ нравственности, спускается въ такія области, которыя недостойны поэтическаго изображенія. Онъ опасается «живописанія бурныхъ порывовъ неистовства, покушающагося ниспровергнуть до основанія священный оплоть общественнаго порядка и благоустройства, и, какъ мы уже говорили, старается въ своихъ теоретическихъ разсужденіяхъ подчинить эстетическій интересъ нравственному и умственному». Бълинскій, соглашаясь съ его мыслью о гармоніи красоты съ добромъ и истиною, горячо, однако, протестуетъ противъ стесненія свободы поэта въ выборъ предмета. По его мнънію, нъть темъ достойныхъ истиннаго поэта, и онъ вопреки Надеждину отда венство эстетическому чувству передъ нравственнымъ. Т.

истаго шеллингіанца, «чувство изящнаго есть условіе человъческаго достоинства, только при немъ возможенъ умъ, только съ нимъ ученый возвышается до міровыхъ идей, понимаетъ природу и явленія въ ихъ общности; только съ нимъ гражданинъ можетъ нести въ жертву отечеству и свои личныя надежды, и свои частныя выгоды; только съ нимъ человъкъ можетъ сдълать изъ жизни подвигъ и не сгибаться нодъ его тяжестью»... «Эстетическое чувство есть основа добра, основа нравственности... Гдѣ нътъ владычества искусства, тамъ люди не добродътельны, а только благоразумны; не нравственны, а только осторожны; они не борются со зломъ, а только избъгаютъ его не по ненависти къ злу, а изъ расчета»... Для Бълинскаго нравственное чувство совершенно сливается съ эстетическимъ, и онъ беретъ подъ свою защиту и то, и другое, отстаивая ихъ отъ разсудочной и противообщественной морали Надеждина, желавшаго поставить узкія рамки добродътели для поэтическаго творчества.

Вырабатывая свой эстетическій кодексъ, Бълинскій съ каждой статьей уходилъ все дальше и дальше отъ своихъ предшественниковъ. Для поэтической фантазіи былъ открытъ, какъ мы видъли, безпредъльный просторъ. Такимъ образомъ право на существованіе поэзіи, какъ субъективной, такъ и объективной, было уже Бълинскимъ признано. Для первой была совершенно открыта область вымысла, безъ всякихъ ограниченій; вторая также свободно могла выбирать изъ міра дъйствительнаго, что угодно. Поэты-романтики въ то время преобладали. Они впадали въ крайній субъективизмъ. На почвъ идеалистической философіи онъ развивался широко и составлялъ яркую отличительную черту романтизма. Поэтъ считалъ себя центромъ всего существующаго, смотрълъ на міръ и на жизнь, какъ на игру формъ и цвътовъ въ калейдоскопъ; его отношеніе къ дъйствительности съ высоты собственнаго недосягаемо высокаго идеала было презрительно-ироническое: «И жизнь, какъ посмотришь съ холоднымъ вниманіемъ вокругъ, такая пустая и глупая шутка». Поэтъ-романтикъ искалъ разръшенія мучившихъ его вопросовъ въ собственномъ внутреннемъ міръ, а не въ изученіи окружавшей его дъйствительной жизни, и въ результатъ, чувствуя свое одиночество, приходилъ къ полной не-удовлетворенности, тоскъ и отчаннію. Это была поэзія субъективная,

поэзія міра идеальнаго, а не дъйствительнаго. Въ то же время нарождалась и другая поэзія, которая чёмъ далёе, тёмъ съ большимъ впиманіемъ всматривалась въ современную русскую жизнь и изображала ее такою, какою она была въ дъйствительности. Бълинскому предстояло высказаться ръшительнъе и опредълениъе по отношенію къ тому и другому роду поэзіи. И онъ сділаль это въ стать в «О русской новъсти и повъстяхъ Гоголя». Идя въ этомъ вопросъ своимъ особымъ путемъ, онъ ръшилъ его самостоятельно, создавъ теорію идеальной и реальной поэзіи. Выясняя причины господства въ литературъ романа и повъсти надъ всъми другими видами поэзіи, онъ говорить: «Поэзія двумя, такъ сказать, способами объемлеть и воспроизводить явленія жизни. Эти способы противоположны одинъ другому, хотя ведуть къ одной цели. Поэть или пересоздаеть жизнь по собственному идеалу, зависящему отъ образа его воззрвнія на вещи, отъ его отношенія къ міру, къ вѣку и къ народу, въ которомъ онъ живеть, или воспроизводить ее со всей наготь и истинь, оставаясь въренъ всъмъ подробностямъ, краскамъ и оттънкамъ ея дъйствительности. Поэтому поэзію можно раздёлить на два, такъ сказать, отдёла на идеальную и реальную»... Бълинскій считаеть существованіе идеальной поэзіи возможнымъ для своего времени, но отдаеть преимущество реальной. Эту последнюю онъ называеть «истинной и настоящей поэзіей». «Въ наше время, — говорить онъ, — преимущественно развилось это реальное направленіе поэзіи, это тъсное сочетаніе искусства съ жизнью. Удивительно ли, что отличительный характеръ новъйшихъ произведеній вообще состоитъ въ безпощадной откровенности, что въ нихъ жизнь является какъ бы на позоръ, во всей наготь, во всемь ен ужасающемь безобразін и во всей ен торжественной красотъ, что въ нихъ какъ будто вскрываютъ ее анатомическимъ ножомъ? Мы требуемъ не идеала жизни, но самой жизни, какъ опа есть. Дурна ли, хороша ли она, но мы не хотимъ ее украшать, ибо думаемъ, что въ поэтическомъ представленіи она равно прекрасна въ томъ и другомъ случав, и нотому, именно, что истинна и что гдв истина, тамъ и поэзія». Такъ говориль Бълинскій еще въ 35-мъ году. Онъ находилъ, что реальная поэзія болве согласна съ духомъ времени и болъе удовлетворяеть его потребности. «Мессинскан не-

въста» и «Анпа (Іоанна) д'Аркъ» Шиллера найдуть, по его словамъ, сочувствіе и отзывъ; но задушевными, любимыми созданіями времени всегда останутся тъ, въ конхъ жизнь и дъйствительность отражаются върно и истинно»... Увлеченный поэзіей повъстей Гоголя, Бълинскій уже отходить отъ перваго своего положенія о полной свободъ эстетическаго чувства, отождествляя истину съ върнымъ восироизведеніемъ въ поэзім реальной. Но свобода чувства дъйствительной жизни остается у него за поэзісй идеальной. Въ этой носл'ядней «естественность, гармонія съ законами дъйствительности — дъло постороннее: въ такомъ случат поэтъ какъ бы заранте условливается съ читателемъ, чтобы тотъ върилъ ему на слово и искалъ въ его созданіи не жизни, а мысли. Мысль-воть предметь его вдохновенія»... «Въ этомъ случат его поприще безгранично; ему открытъ весь дъйствительный и воображаемый міръ, все роскошное царство вымысла, и прошедшее, и настоящее, и исторія, и басня, и преданіе, и народное суевъріе, и върованіе, земля и небо, и адъ. Безъ всякаго сомнънія, и туть есть своя логика, своя поэтическая истина, свои законы возможности и необходимости, которымъ онъ остается въренъ, но только дело въ томъ, что онъ же самъ и творить себе эти условія»... Къ произведеніямъ этого рода Бълинскій относитъ «Фауста» Гёте, «Манфреда» Байрона, «Дзяды» Мицкевича», «Лалла-Рукъ» Томаса Мура и другія. Ръшая вопросъ о преимуществъ идеальной или реальной поэзіи, Бълинскій спачала говорить, что, «можеть-быть, каждая изъ нихъ равна другой, когда удовлетворяетъ условіямъ творчества, т.-е. когда идеальная гармонируеть съ чувствомъ, а реальная — съ истиной представляемой ею жизни». Но впечатлъніе отъ поэзіи Гоголя такъ сильно, что невольно заставляеть его склониться на сторону реальной, какъ такой поэзін, которая родилась «вслёдствіе духа нашего положительнаго времени и болье удовлетворяєть его господствующей потребности». Говоря о впечатлъніи отъ каждой повъсти Гоголя, Бълинскій изумляется простоть, обыкновенности, естественности и върности его изображеній и вмъсть съ тьмъ оригинальности и новости. «Пе удивляетесь ли вы, — говорить онъ, почему вамъ самимъ не пришла въ голову та же идея, почему вы сами не могли выдумать этихъ же самыхъ лицъ, такъ обывновенныхъ, такъ знакомыхъ вамъ, такъ часто виденныхъ вами»... «Эта простота вымысла, эта нагота действія, эта скудность драматизма, мелочность и обыкновенность описываемыхъ авторомъ происшествій — суть върные, необманчивые признаки творчества; это поэзія реальная, поэзія жизни действительной, жизни, коротко знакомой намъ»... «Въ самомъ дълъ, заставить насъ принять живъйшее участіє въ ссорѣ Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ, насмъщить насъ до слезъ глупостями, ничтожностью и юродствомъ этихъ живыхъ пасквилей на человъчество-это удивительно; но заставить насъ потомъ пожальть объ этихъ идіотахъ, пожальть отъ всей души, заставить насъ разстаться съ ними съ какимъ-то глубоко-грустнымъ чувствомъ, заставить насъ воскликнуть вмёстё съ собою: «Скучно на этомъ свъть, господа!» — воть, воть оно, то божественное искусство, которое называется творчествомъ; вотъ онъ, тоть художническій таланть, для котораго, гдв жизнь, тамъ поэзія!» Не удивительно ли слышать все это въ 35-мъ году отъ Бѣлинскаго, идеалиста, раздѣляющаго сполна романтическую теорію искусства, по которой «главный отличительный признакъ творчества состоить въ таинственномъ ясновидении, въ поэтическомъ сомнамбулизмѣ?» Такъ сильный умъ и живое чувство действительности заставили его отъ идеи безцъльнаго и безсознательнаго искусства прійти къ признанію преимуществъ реальной поэзін, върпо воспроизводящей действительную жизнь, и съ восторгомъ преклониться нередъ нею.

Въ вопросъ о народности Бълинскій также ушель дальше Надеждина. Надеждинъ сводилъ это понятіс къ патріотизму, сближаясь въ этомъ вопросъ съ офиціальной системой народности, которая, относясь безъ всякаго впиманія къ тяжелому положенію народа, требовала отъ него любви къ отечеству и постоянныхъ жертвъ во имя ся. «Патріотическій енеусіасмъ, — говорить онъ, — составляеть какъ бы родовое непреложное паслѣдіе русской поэзін: и это нимало не удивительно, когда въковыя предапія и ежедневные опыты свидѣтельствують, что паціопальный характеръ самого народа русскаго отличается — живою, пламенною, неизмѣнною любовью къ отечеству». Бѣлинскій, опредъляя «народную физіономію», изъ разшахъ отличать

тельныхъ признаковъ выдвигаетъ на первый планъ обычаи. «Эти обычан, — говорить онъ, — состоять въ образъ одежды, прототипъ которой находится въ климать страны, въ формахъ домашней и общественной жизни, причина коихъ скрывается въ върованіяхъ, повърьяхъ и понятіяхъ народа, въ формахъ обращенія между недълимыми государства, оттънки которыхъ проистекають отъ гражданскихъ постановленій и различія сословій. Всв эти обычаи укрвпляются давностью, освящаются временемъ и переходять изъ рода въ родъ, оть покольнія къ покольнію, какъ наследіе потомковъ оть предковъ. Они составляють физіономію народа, и безъ нихъ народъ есть образъ безъ лица, мечта небывалая и несбыточная»... По мивнію Надеждина, «мы, какъ члены одного великаго человъческаго семейства, должны обшей жизнью человъчества и шествовать нимъ»... Бълинскій думаеть, что только «идя по разнымъ дорогамъ, человъчество можетъ достигнуть своей цъли; только живя самобытною жизнью, можеть каждый народъ принесть свою долю въ общую сокровищницу». Говоря о нашей подражательности, онъ видить причину ея во внезаиности и крутости реформы Петра, следствіемъ чего былъ разрывъ между народомъ и обществомъ. «Первый остался при своей прежней грубой и полудикой жизни и при своихъ заунывныхъ ивсняхъ, въ коихъ изливалась его душа и въ горв, и въ радости; второе же видимо измѣнялось, если не улучшалось, забыло все русское, забыло даже говорить русскій языкъ»... Мы видимъ уже, что мивнія Бълинскаго о самобытномъ развитій народа и о причинахъ разрыва между народомъ и обществомъ носятъ на себъ явные оттънки славянофильскихъ взглядовъ. Это объясняется его связью съ кружкомъ Станкевича, въ который входили будущіе славянофилы, и особенною въ это время близостью съ К. Аксаковымъ. Ошибочность этихъ мивній очевидна для пасъ, но они во всякомъ случав, выше офиціальной точки зрвнія, на которой стояль Надеждинь; они глубже, искрениће, и потому были шагомъ впередъ и помогли впоследствіи Бълинскому разръшить этотъ вопросъ правильно, опровергнувъ всъ господствовавшія тогда ложныя воззрѣнія на народность, не исключая и славянофильскихъ. Славянофильская идея дала ему сразу основаніе, на которомъ онъ построилъ понятіе о самобытной, свособразной русской литературъ. Отсюда явилось требованіе самобытности, народности отъ русской поэзіи и отрицательное отношеніе къ явленіямъ подражательности въ русской литературъ. Исходя изъ положенія о безцѣльномъ и безсознательномъ творчествъ поэта, Бълинскій пришелъ къ мысли о безсознательной народности поэта, которая является у него безъ всякихъ съ его стороны усилій ума и воли. «Развъ Крыловъ потому народенъ въ высочайшей степени, что старался быть народнымъ? — спрашиваетъ онъ. — Нътъ, онъ объ этомъ нимало не думалъ; онъ былъ народенъ потому, что не могъ не быть народнымъ: былъ народенъ безсознательно и едва ли зналъ цѣну этой народности, которую усвоилъ созданіямъ своимъ безъ всякаго труда»... Истинный поэтъ, по мнѣнію Бѣлинскаго, такъ же «безсознательно народенъ», какъ онъ «безсознательно правдивъ».

· Въ основаніе эстетической теоріи Бѣлинскаго легли двѣ идеи: идея безцѣльнаго съ цѣлью творчества и идея безсознательной народности. Отправляясь отъ этихъ основныхъ положеній, Бѣлинскій вырабатываетъ цѣлый кодексъ законовъ изящнаго и въ періодъ примиренія своего съ дѣйствительностью окончательно его устанавливаетъ.

Въ разныхъ статьяхъ этого времени онъ опредъляетъ поэзію, «какъ мышленіе въ образахъ, какъ непосредственное созерцаніе истины». «Философъ говорить силлогизмами, поэть — образами и картинами». Отсюда поэть должень не доказывать, а показывать истину. Сосредоточенное въ самомъ себъ, чуждое постороннихъ цълей, художественное творчество должно исключительно заботиться о живости, пластичности, върности, типичности образа. Не дъло поэтическихъ произведеній «разсуждать, напримъръ, объ отеческой власти и сыновнемъ повиновеніи: ихъ дъло — представить или картину истинныхъ семейственныхъ отношеній, основанныхъ на любви, на общемъ стремленіи ко всему справедливому, доброму, прекрасному, на взаимномъ уваженіи къ своему человъческому достоинству, къ своимъ человъческимъ правамъ; или изобразить уклонение отъ этой нормы — произволъ отечественной власти, для корыстныхъ расчетовъ истребляющей въ дътяхъ любовь къ истинъ и добру, и необходимое слъдствіе этого — правственное искаженіе дітей, ихъ неуваженіе, ихъ неблагодарность ихъ родителямъ. Если ваша картина будеть върна – се поймуть безъ вашихъ разсужденій. Вы были только художникомъ и хлопотали изътого, чтобы нарисовать возникшую въ вашей фантазіи картину...» «и кто ни посмотритъ на эту картину, всякій, пораженный ея истинностью, лучше почувствуетъ и сознаетъ самъ все то, что вы стали бы толковать и чего бы никто не захотъль отъ васъ слушать»... Бълинскій говоритъ это уже въ 1844 году, когда его общественные взгляды измънились, и вмъсто примирительнаго отношенія къ дъйствительности опъ всталь къ ней въ отношеніе боевое. Но его взглядъ на поэзію, имъющую цъль въ самой себъ, остался тотъ же. Теперь только совътуетъ опъ смотръть на дъйствительность «глазами живой современности, а не сквозь закоптълые очки морали, которая была истинна во время о́но, а теперь превратилась въ общія мъста, многими повторяемыя, по уже никого не убъждающія»... Слъдовательно, основанія его эстетической теоріи остались въ цълости.

Обратимся же теперь къ этимъ основнымъ положеніямъ эстетическаго кодекса Бълинскаго. Такъ какъ поэзія, по его мнѣнію, преслъдуетъ ту же цъль, что и философія, пищеть истину, только употребляеть при этомъ свои особыя средства, то правдивость, естественность, простота изображенія составляють необходимыя условія истиннаго поэтическаго произведенія. Отсюда вытекаеть требованіе, чтобы поэтъ изображалъ жизнь безъ прикрасъ и искаженій. Мы видъли уже изъ первыхъ статей Бълинскаго, что именно этими свойствами своей поэзіи производиль на него сильное впечатленіе Гоголь. Л въ 40-хъ годахъ, при разборахъ произведеній «натуральной школы» онъ видитъ въ солижении нашей литературы съ жизнью «торжественный побъдопосный ходъ ся» и ся «зръдость и возмужалость». Непремъннымъ условіемъ для поэта Бълинскій ставилъ также заботу о цълостности своего произведенія, о гармоническомъ сочетанін его частей, о томъ, чтобы идея, лежащая въ основаніи его, отличалась единствомъ. «Если мысль пьесы переходить въ другую, -- говоритъ Бълинскій, — хотя бы и имфющую къ ней отношеніе мысль, — тогда парушается единство художественнаго произведенія, а сл'ядовательно, единство и сила внечатабиія. Прочтя такое произведеніе, чувствуень себя только обезнокоеннымъ, но неудовлетвореннымъ; утомменіе и досада заступають мѣсто наслажденія. Если мысль поэтическаго произведенія истинна въ самой себѣ, ясна и опредѣленна для поэта,
ссли произведеніе вѣрно концепировано и достаточно выношено въ
душѣ поэта, то въ немъ не можеть быть ни уродливыхъ частностей,
ни слабыхъ мѣсть, ни темныхъ и непонятныхъ выраженій, ни недостатка во внѣшней отдѣлкѣ. Произведеніе въ такомъ случаѣ органически цѣлостно; въ немъ нѣтъ ничего ни излишняго, ни недостающаго; оно округлено; его начало вводитъ читателя въ его смыслъ,
послѣднее слово замыкаетъ собой все его содержаніе, такъ что читатель вполнѣ удовлетворенъ и не можеть спросить: «Что же дальше?»
Съ единствомъ мысли Бѣлинскій связываетъ и единство формы.
Произведеніе «органически цѣлостное», по его мнѣнію, должно представлять собою гармоническое сочетакіе частей. Между идеей и формой необходимо строгое соотвѣтствіе.

Воть тё главныя эстетическія требованія, съ которыми Белинскій подходилъ къ поэтическимъ произведеніямъ русской и иностранной литературы. Онъ примънялъ ихъ и къ Пушкину, и къ Гоголю, и къ другимъ первокласснымъ поэтамъ, во всв періоды своей дъятельности. Эти понятія держались прочно въ его сознаніи все время. Но при перемънъ своихъ общественныхъ воззръній онъ истолковывалъ нъкоторыя изъ пихъ иначе. Его взглядъ на ту роль; которую должно играть искусство въ общественной жизни, также при этомъ мънялся. Такъ, напримъръ, въ первомъ періодъ онъ утверждалъ, что поэзія, отрішенная оть вопросовъ жизни, есть самая высокая въ мірѣ ноэзія. Формула—«поэзія сама себѣ цѣль»—имѣла именно этотъ смыслъ. Во время же возстанія противъ дъйствительности, покинувъ абсолютную точку зранія на искусство, Балинскій въ 1843 году пишеть: «Духъ нашего времени таковъ, что величайшая творческая сила можеть только изумить на время, если она ограничивается итичьимъ итніемъ, создаеть себт свой міръ, не имъющій ничего общаго съ философскою и историческою дъйствительностью современности, если она воображаетъ, что земля недостойна ея, что ея мъсто на облакахъ, что мірскія страданія и надежды не должны смущать ея таинственныхъ сповидъній и поэтическихъ созерцаній. Свобода творчества ленго согласцется съ служением современности: дли

этого не нужно принуждать себя писать на темы, насиловать фантазію; для этого нужно только быть гражданиномъ, сыномъ своего отечества, своей эпохи, усвоить себъ его интересы, слить свои стремленія съ его стремленіями, для этого нужна симпатія, любовь, здоровое практическое чувство истины, которое не отделяеть убъжденій отъ дъла, сочиненія отъ жизни». Свобода творчества, какъ мы видимъ, осталась, но она теперь согласована съ общественнымъ служениемъ; принципъ: «поэзія не имъетъ цъли внъ себя», получилъ другую интерпретацію: поэту не нужно насиловать свою фантазію, она свободна, но она сама будетъ дъйствовать, невольно, въ общественномъ направленіи, такъ какъ поэть долженъ быть гражданиномъ, сыномъ своего отечества, своего времени. Безсознательности творчества Бълинскій всегда придаваль большое значеніе, хотя въ последніе годы не такъ сильно настаиваль на ней, какъ въ первый идеалистическій періодъ, и не такъ ръшительно ее требовалъ. Въ последнемъ своемъ литературномъ обозрѣніи за 1847 годъ онъ пишеть: «Теперь всѣхъ увлекаеть волшебное словцо «направленіе», думають, что все дъло въ немъ, и не понимають, что въ сферъ искусства, во-первыхъ, никакое направленіе гроша не стоить безъ таланта, а во-вторыхъ, самое направление должно быть не въ головъ только, а прежде всего въ сердир, въ крови пишущаго; прежде всего должно быть чувствомь, инстинктомь, а потомь уже, пожалуй, и сознательною мыслыю, — что для него, этого направленія, такъ же надобно родиться, какъ и для самаго искусства»... Въ той же статьъ, защищая писателей «натуральной школы» отъ нападковъ на нихъ за то, «что они любять изображать людей низкаго званія, ділають героями своихъ повъстей мужиковъ», Бълинскій говорить, что писатель не ремесленникъ, «что въ отношеніи къ выбору предметовъ сочиненія писатель не можеть руководствоваться ни чуждой ему волей, ни даже собственнымъ произволомъ, ибо искусство имфетъ свои законы, безъ уваженія которыхъ пельзя хорошо писать. Оно прежде всего требуеть, чтобы писатель быль въренъ собственной натуръ, своему таланту, своей фантазіи»...

Взгляды Бълинскаго на критику также измънялись въ связи съ перемънами его общественныхъ воззръній. Въ первомъ идеалистиче-

скомъ періодъ своего философскаго развитія онъ былъ приверженцемъ нъмецкой философской и психологической критики и враждебно относился къ французской исторической критикъ. Слъдуя нъмецкому критику Рётшеру, онъ ставилъ выше всего философскую критику, которая стремится изъ общаго объяснить частное и фактами подтверждать дъйствительность своихъ началъ, а не изъ фактовъ выводить свои начала и доказательства»... «Это критика абсолютная, и ея задачанайти въ частномъ и конечномъ проявление общаго, абсолютнаго. Ея суду могуть подлежать только произведенія вполнъ художественныя, т.-е. такія, въ которыхъ все необходимо, все конкретно, и всё части органически выражають единое цёлое, т.-е. конкретную идею. Разумъется, что такой критикъ долженъ стоять на ряду съ въкомъ, быть обладателемъ современнаго ему знанія».... «Полное и совершенное пониманіе произведеній искусства возможно только черезъ философскую критику»... «Психологическая критика ограниченнъе въ своихъ условіяхъ и доступнъе для усилій посвящающаго себя критикъ. Ея цъль — уясненіе характеровъ отдъльныхъ лицъ художественнаго произведенія»... «Психологическая критика можеть посвятить насъ, —по словамъ Рётшера, — въ таинства души Гамлета, Офеліи, Порціи, но не объяснить намъ, почему именно эти, а не другіе характеры необходимы въ «Гамлетъ» и «Венеціанскомъ купцъ»; она можеть разоблачить процессъ безумія Лира во всей его целости, но не можеть ръшить, какъ можетъ быть художнически оправдано изображение этого состоянія духа (безумія)»... Для критики же французской не существуютъ законы изящнаго, по мнѣнію Бѣлинскаго, и не о художественности произведенія хлопочеть она. «Она береть произведеніе, какъ бы заранъе условившись почитать его истиннымъ произведеніемъ искусства, и начинаетъ отыскивать на немъ клеймо въка, не какъ историческаго момента въ абсолютномъ развитіи человъчества или даже одного какого-нибудь народа, а какъ момента гражданскаго и политического. Для этого она обращается къ жизни поэта, его личному характеру, его внѣшнимъ обстоятельствамъ, воспитанію, женитьбь, всьмъ подробностямъ его семейнаго, гражданскаго быта, вліянію на него современности въ политическомъ, ученомъ и литературномъ отношеніи, и изъ всего этого силится вывести причину и необходимость того, почему онъ писалъ такъ, а не иначе. Разумъстся, это не критика на изящное произведение, а комментарий на него, который можеть имъть большую или меньшую цъну, но только какъ комментарій». Бълинскій видить въ критикъ, обращающейся за объясненіями поэтическаго творчества къ личной жизни поэта, лишь удовлетвореніе простого любопытства, потому что «подробности жизни поэта нисколько не поясняють его твореній». «Законы творчества, говорить онъ, — въчны, какъ законы разума, и Гомеръ написаль свою «Иліаду» по тъмъ же законамъ, по которымъ Шекспиръ писалъ свои драмы, а Гёте своего Фауста; при разборъ произведеній этихъ исполиновъ искусства, отдъленныхъ одинъ отъ другого тысячелътіями и въками, критикъ будетъ поступать одинаковымъ образомъ. Что мы знаемъ о жизни Шекснира? Почти ничего, а между тъмъ его творенія отъ этого не менъе ясны, не меньше говорятъ сами за себя. На что намъ знать, въ какихъ отношеніяхъ Эсхиль или Софоклъ были къ своему правительству, къ своимъ согражданамъ, и что при нихъ дълалось въ Греціи? Чтобы понимать ихъ трагедін, намъ нужно знать значеніе греческаго народа въ абсолютной жизни человъчества; нужно знать, что греки выразили собою одинъ изъ прекраснъйшихъ моментовъ живого конкретнаго сознанія истины въ искусствъ. До политическихъ событій и мелочей намъ н'ять діла»... Бізлинскій признаеть за французской критикой право на существование только для не художественныхъ произведеній, им'ьющихъ историческое значеніс, какъ, напримъръ, сочиненія Вольтера.

Такъ думалъ Бълинскій въ 1838 году, въ періодъ своего увлеченія Гегелемъ, когда смотръль на исторію, на литературу и на искусство съ абсолютной точки зрѣнія. Въ это время онъ постоянно повторяєть: истина одна, истина абсолютна. Съ этой точки зрѣнія, конечно, критику нѣтъ дѣла до частнаго, временнаго, до политическихъ событій и разныхъ историческихъ подробностей, для него важно общее, вѣчное, и опъ на основаніи этого общаго, т.-е. абсолютной идеи, опредѣляєтъ цѣну, достоинство, мѣсто и важность поэта. Съ этой точки зрѣнія и исторія человѣчества легко и просто объясняєтся логическими законами развитія идеи и служитъ для идеалиста-философа прикладной логикой. Поздиѣе, когда Бѣлинскій покончилъ съ

Гегелемъ-абсолютистомъ, въ его критическихъ взглядахъ произошла значительная перемѣна. Онъ начинаетъ смотрѣть на искусство съ исторической точки зрѣнія: оно проходитъ извѣстные фазисы развитія. Онъ признаетъ теперь, что развитіе таланта совершается подъ вліяніемъ окружающаго общества. Новый взглядъ на личность, которая теперь стала для наго «выше исторіи, выше человѣчества», заставляетъ его измѣнить отношеніе къ произведеніямъ, въ которыхъ изображается борьба отдѣльной личности съ отсталымъ, коснымъ обществомъ и ея страданія.

Воть почему теперь Шиллеръ становится для него «благороднымъ адвокатомъ человъчества», «эманципаторомъ общества отъ кровавыхъ предразсудковъ преданія». По той же причинь опъ превозносить теперь романы Жоржъ Зандъ, къ которымъ прежде относился неодобрительно. Благородное негодование французской романистки противъ лжи и насилія, гнетущихъ семейную и общественную жизнь, подкунаетъ Бълинскаго. Но съ точки зрѣнія неизмѣнныхъ принциповъ его эстетической теоріи какъ драмы Шиллера оказываются не драмами, а лирическими произведеніями, такъ и романы Жоржъ Зандъобилующими значительными художественными недостатками. Такимъ образомъ эстетическій кодексъ Бълинскаго, выработанный имъ еще въ первые годы литературной деятельности, остается неизменнымъ, какъ прочное красивое зданіе, построенное талантливымъ архитекторомъ, требующее по временамъ неизбъжнаго, но не капитальнаго ремонта. Самая крупная перемына въ эстетическихъ взглядахъ Бълинскаго, происшедшая въ началъ 40-хъ годовъ, заключается въ томъ, что онъ отказался отъ защиты чистаго искусства. «Гиусная расейская дъйствительность», какъ мы уже видъли ранье, убъдила его, что намъ не до чистаго мышленія. Опа же убъдила его вскоръ и въ томъ, что памъ не до чистаго искусства. Раскрывъ передъ нимъ свои пеприглядныя стороны, она ноказала, что подъ защитой чистаго, отрѣшеннаго отъ живыхъ вопросовъ текущей жизни искусства скрывается чаще всего отстаивание стараго гнетущаго норядка вещей, который выгоденъ для высшаго сословія. Овладъвшая умомъ Бълинскаго идея личности, признаніе за личностью права протеста заставили его отвергнуть ту эстетическую точку эрвнія, которая требусть оть полта безстрастнаго отношенія къ своимъ созданіямъ и стъсняеть свободное выражение его личности въ его твореніяхъ. Бълинскій понялъ, что не въ туманныхъ началахъ нѣмецкаго идеализма и не въ чистомъ искусствъ наше спасеніе, а въ повомъ реальномъ направленіи нашей мысли и литературы. Писатель-реалисть, воспроизводя неприкрашенную действительность, показывая ея недостатки, будить общественное сознаніе, уничтожаетъ вредную мысль, что существующій порядокъ наилучшій въ мірѣ, и призываетъ всѣхъ любящихъ родину и върящихъ въ ея силы къ упорному труду и борьбъ съ застоемъ во имя лучшаго будущаго. Новая школа писателей этого направленія вела свое начало отъ Гоголя. Ея враги дали ей названіе «натуральной», желая показать этимъ словомъ, что она далека отъ истиннаго искусства, что писатели этого направленія не художники, а простые конировщики натуры. Бълинскій, понимая серьезное общественное значеніе новой литературной школы, взялъ ее подъ свою защиту. Онъ съ восторгомъ привътствовалъ выступающіе молодые таланты, которые сразу принялись за изображение крестьянскаго быта и давившаго крестьянина гнета помъщичьей власти. Поэзія, такимъ образомъ, становилась нроводникомъ общественныхъ идей, и критика Бълинскаго выдвигала на первый планъ общественную стоимость художественнаго произведенія. Реальная поэзія окончательно захватила Бълинскаго. Онъ уже иначе теперь относится къ идеальной поэзіи, т.-е. романтической: онъ радуется, что она умираеть. Романтизмъ слишкомъ любитъ фантастическое, увлекаетъ пустыми призраками, мечтами. Теперь для Бълинского одинаково смъшны и тихая меланхолическая задумчивость романтика, и его бурные, но безплодные порывы къ высокому, туманному идеалу. Онъ всецъло переходить на сторону реализма, на сторону искусства для жизни.

Теперь опъ споритъ съ теоретиками того искусства, которое «само себъ цъль и внъ себя не признаетъ никакихъ цълей». «Въ этой мысли,—говоритъ онъ,—есть основаніе, по ея преувеличенность замътна съ перваго взгляда. Мысль эта чисто нъмецкаго происхожденія; она могла родиться только у народа созерцательнаго, мыслящаго и мечтающаго, и никакъ не могла бы явиться у народа практическаго, общественность котораго для всъхъ и каждаго представляетъ

широкое поле для живой дъятельности». И Бълинскій старается доказать историческими примърами, что чистаго искусства никогда и нигдъ не существовало. «Что такое чистое искусство, этого хорошо не знаютъ сами поборники его, и оттого оно является у нихъ какимъ-то идеаломъ, а не существуетъ фактически. Оно въ сущности есть дурная крайность другой дурной крайности, т.-е. искусства дидактическаго, поучительнаго, холоднаго, сухого, мертваго, котораго произведенія не иное что, какъ риторическія упражненія на заданныя темы. Безъ всякаго сомнёнія, искусство прежде всего должно быть искусствомъ, а потомъ уже оно можетъ быть выраженіемъ духа и направленія общества въ извъстную эпоху»... «Когда въ романъ или повъсти нътъ образовъ и лицъ, нътъ характеровъ, нътъ ничего типическаго-какъ бы върно и тщательно ни было списано съ натуры все, что въ немъ разсказывается, читатель не найдеть тутъ никакой натуральности, не замътить ничего върно подмъченнаго, ловко схваченнаго»... «Невозможно безнаказанно нарушать законы искусства»... Бълинскій требуеть, чтобы явленія дъйствительности поэтъ провелъ чрезъ свою фантазію, далъ имъ новую жизнь. Для этого онъ долженъ проникнуть мыслью во внутреннюю сущность изображаемаго событія, отгадать тайныя душевныя побужденія, заставившія участвующихъ въ немъ лицъ дъйствовать такъ, а не иначе, схватить ту точку, которая составляеть центръ этихъ действій, и дать имъ смыслъ чего-то единаго, полнаго, цёлаго, замкнутаго въ самомъ себъ. Мы видимъ отсюда, что эстетическій кодексъ Бълинскаго остался во всей своей цълости, и лишь одинъ только пунктъ его-о чистой поэзіи, не имъющей цъли внъ себя-подвергся иному истолкованію. По прежнему взгляду Бълинскаго, поэть изъ-за образа не видълъ идеи, творилъ безсозпательно, преслъдуя исключительно эстетическія ціли; теперь для него обязательно выраженіе идей своего времени, своего общества. Следовательно, въ творческій процессъ входить элементь сознательности. Поэть только не должень быть выразителемъ духа «той или другой партіи или секты, осужденной можетъ-быть, на эфемерное существование, обреченной исчезнуть безъ слъда». Его поэзія должна выражать «сокровенную думу всего общества, его, можеть-быть, еще неясное самому ему стремление» ... «Въ наше время, — говорить Бълинскій далье, — искусство и литература больше, чъмъ когда-либо прежде, сдълались выражениемъ общественныхъ вопросовъ, потому что въ наше время эти вопросы стали общье, доступные всымь, ясные, сдылались для всыхь интересомь первой степени, стали во главъ всъхъ другихъ вопросовъ»... И если иногда современность и общественный характеръ произведенія вредить его художественности, то это происходить «не оть вліянія современныхъ общественныхъ вопросовъ, а оттого, что авторъ существующую действительность хотель заменить утопіей, и вследствіе этого заставиль искусство изображать мірь, существующій только въ его воображеніи». Бълинскій указываеть въ видь примъровъ на нькоторые романы Ж. Зандъ, отличающиеся фантастичностью лицъ, идеализованныхъ до крайней степени, и на недостатки произведеній Евг. Сю, заключающіеся въ преувеличеніи, мелодраматическихъ эффектахъ и небывалыхъ характерахъ. Зато романы Диккенса, глубоко проникнутые симпатіями къ современнымъ общественнымъ вонросамъ, являются превосходными художественными произведеніями. Слъдовательно, современность и общественный характеръ поэтическаго произведенія не мѣшають его художественности, степень которой зависить исключительно оть степени талаптливости поэта.

Все это Бѣлипскій говорить въ своемъ послѣднемъ литературномъ обозрѣніи, въ статьѣ «Взглядъ на русскую литературу 1847 года», за пѣсколько мѣсяцевъ до своей смерти, и мы ясно видимъ, что онъ до конца жизни, при всѣхъ перемѣнахъ въ его міровоззрѣніи, почти нисколько не измѣнилъ своихъ эстетическихъ взглядовъ. И въ самыхъ послѣднихъ статьяхъ онъ являлся и публицистомъ, и художественнымъ критикомъ, обнаруживая постоянно необыкновенное художественное чутье. Такъ, напр., въ указанномъ послѣднемъ обозрѣніи, при разборѣ «Обыкновенной исторіи» Гончарова, онъ, выражая педовольство спокойнымъ, безстрастнымъ отношеніемъ автора къ изображаемымъ лицамъ и жизни, находитъ, однако, въ этой повѣсти высокія художественныя достоинства. Въ Гончаровѣ онъ видитъ художника пеобыкновеннаго таланта, умѣющаго рисовать живыя фигуры во весь ростъ кистью шпрокой, смѣлой и вѣрной. Оцѣнивая талантъ Тургенева, по его первымъ стихотворнымъ произведеніямъ и пѣсколь-

кимъ прозаическимъ разсказамъ, опъ, конечно, не могъ еще въ немъ усмотрѣть крупнаго представителя русскаго общественнаго романа, но многія черты его художественнаго таланта указаны совершенно вѣрноМы пе говоримъ уже о томъ, какъ много было обнаружено Бѣлинскимъ тонкаго художественнаго пониманія и чувства при оцѣнкѣ произведеній Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Кольцова и современныхъ ему поэтовъ-лириковъ, какъ Майковъ, Полонскій, Бенедиктовъ, Языковъ, Хомяковъ и др.—все это слишкомъ извѣстно. Мы отмѣчаемъ только на указапныхъ выше оцѣнкахъ Гончарова и Тургенева, что, ставъ на новую публицистическую точку зрѣнія, Бѣлинскій не утратилъ способности вѣрно оцѣнивать художественную сторону поэтическихъ произведеній и не сталъ къ ней въ отрицательное отношеніе, какъ это бывало потомъ съ нѣкоторыми русскими критиками 60-хъ годовъ.

Но высшую ціну поэтическому произведенію придаеть теперь въ глазахъ Бълинскаго не художественность его, а нъчто другое. Онъ видить въ спокойпомъ, безстрастномъ художествъ Гончарова очень большой недостатокъ. «Авторъ повъсти «Обыкновенная исторія», говорить онь, — поэть, художникь, и больше шичего. У него нъть ни любви, ни вражды къ создаваемымъ имъ лицамъ... онъ не даетъ никакихъ нравственныхъ уроковъ ни имъ, ни читателю; онъ какъ будто думасть, кто въ беде, тоть и въ ответе, а мое дело сторона». Сопоставляя Гончарова съ другими писателями «патуральной школы», онъ находить, что только Гончаровъ «одинъ приближается къ идеалу чистаго искусства, тогда какъ всв другіе отошли отъ него на неизмъримое пространство-и темъ самымъ успеваютъ. Все пынешние писатели имфють еще ифчто, кромф таланта, и это-то ифчто важифе самаго таланта и составляеть его силу; у Гончарова ивть ничего, кром'в таланта; онъ больше, чемъ кто-инбудь теперь, поэть-художникъ»... Что же такое это ибчто, имбющее большую важность, чъмъ самый таланть? Чтобы ответить на этоть вопрось, следуеть обратиться къ разбору романа Герцена «Кто виновать?», страдающаго, по мивнію Бѣлинскаго, очень круппыми художественными недостатками, п посмотрѣть, въ чемъ критикъ видить достопиство этого слабаго въ художественномъ отношении произведения. Этому роману, товоритъ Бълинскій, «придасть убъдительность, увлекательность», неотразимо

дъйствующую на читателя, основная его мысль, которая «срослась» съ талантомъ автора. «О чемъ бы онъ ни говорилъ, чъмъ бы ни увлекся въ отступленіи, онъ никогда не забываетъ ея, безпрестанно возвращается къ ней, она какъ будто невольно сама высказывается у него»... «Какая же это мысль? Это — страданіе, бользнь при видь непризнаннаго человъческаго достоинства, оскорбляемаго съ умысломъ и еще больше безъ умысла; это то, что немцы называютъ гуманностью (Humanität)». Далье Бълинскій блестяще развиваеть идею гуманности на нъсколькихъ страницахъ, иллюстрируя ее самыми простыми всъмъ знакомыми примърами изъ жизни семейной и общественной. Вотъ какъ смотритъ теперь нашъ знаменитый критикъ на поэтическое произведеніе. Воть что даеть въ его глазахъ высокую цену литературъ: она-проповъдница гуманныхъ началъ; она-защитница человъческой личности, ея оскорбляемаго человъческаго достоинства. Теперь намъ будутъ совершенно понятны тъ чувства Бълинскаго съ которыми онъ встрътилъ повъсти Григоровича «Деревня» и «Антонъ Горемыка», первые разсказы изъ «Записокъ охотника» и первую повъсть: «Бъдные люди» Достоевского, — всъ тъ произведенія, въ которыхъ защищается унижаемое, оскороляемое достоинство человъческой личности. «Въроятно, — пишеть онъ Боткину, — ты уже получилъ XI № «Современника». Тамъ повъсть Григоровича («Антонъ Горемыка»), которая измучила меня; читая ее, я все думалъ, что присутствую при экзекуціяхъ. Страшно! Вотъ поди ты... цензура чуть ее не прихлопнула; конецъ передъланъ — выкинута сцена разбоя, въ которой онъ (т.-е. Антонъ) участвуетъ. Мою статью страшно ошельмовали. Горше всего то, что совершенно произвольно. Выкинуто о Мицкевичъ, о шапкъ-мурмолкъ, а мелкихъ фразъ, строкъбезъ числа. Но объ этомъ я еще буду писать къ тебъ, потому что это довело меня до отчаянія, и я выдержаль нісколько тяжелыхь дней»... Получивъ отъ Боткина отвътъ на это письмо и узнавъ изъ него, что «Антонъ Горемыка» не понравился Боткину, Бълинскій разсердился. «Ты сибарить, сластёна, — писаль онъ ему, — тебъ, вишь, давай поэзін да художества — тогда ты будешь смаковать и чмокать губами. А мит поэзіи и художественности нужно не больше, какъ настолько, чтобы повъсть была истинна, т.-е. не впадала въ аллегорію или не отзывалась диссертацією... Главное, чтобы она вызывала вопросы, производила на общество нравственное впечатлъніе. Если она достигаетъ этой цели и вовсе безъ поэзіи и творчества, она для меня, тъмъ не менъе, интересна... Разумъется, если повъсть возбуждаетъ вопросы и производить нравственное впечатлѣніе на общество, при высокой художественности, — тъмъ она для меня лучше; но главное-то у меня все-таки въ дель, а не въ щегольствь. Будь повъсть хоть расхудожественна, да если въ ней нъть дъла, то я къ ней совершенно равнодушенъ... Я знаю, что сижу въ односторонности, но не хочу выходить изъ нея и жалью, и болью о тъхъ, кто не сидитъ въ ней. Вотъ почему въ «Антонъ» я не замътилъ длиннотъ или, лучше сказать, упивался длиннотами... Ни одна русская повъсть не производила на меня такого страшнаго, гнетущаго, мучительнаго, удушающаго впечатлънія: читая ее, мнъ казалось, что я въ конюшнъ, гдъ благонамъренный помъщикъ пореть и истязуеть цёлую вотчину-законное наслёдіе его благородныхъ предковъ».

Вълинскій отличался необыкновенной чуткостью къ потребностямъ времени и понималъ, что въ переживаемый моментъ всего важнъе и полезнъе для русскаго общества. Ни этой чуткости, ни этого пониманія не было у такихъ крайнихъ эстетиковъ какъ Боткинъ и многіе другіе, бывшіе друзья Бълинскаго. Воть причины, почему онъ расходился теперь съ ними. Для него теперь «личность выше исторіи, выше человъчества», т.-е. личность пріобрътаеть, вопреки идеалистическимъ теоріямъ друзей, право протеста и въ жизни, и въ поэзіи. Этогь принципъ становится исходнымъ пунктомъ и его критики. Публицистическая струя въ ней бьеть все сильнъе и шире. Нъмецкая критика, ставящая искусству исключительную цъль въ самомъ себъ и освобождающая его отъ «всякаго соотношенія съ жизнью», теперь окончательно потеряла для Бълинскаго свою цъну. Но это не значить, новторяемъ, что онъ нересталь ценить красоту и совствъ отрекся отъ законовъ изящнаго. Итъ, онъ только выше ихъ поставилъ право личности, человъческое счастье, жизнь. «Жизнь всегда выше искусства, -- говорить онъ, -- потому что искусство есть только одно изъ безчисленныхъ проявлений жизни... А нъмещам критика смотрить иначе: она «исключительно вращается въ тъсной сферъ эстетики, выходя изъ нея только для того, чтобы обращаться изръдка къ характеристикъ личности поэта, а на исторію, общество—словомъ, на жизнь — не обращаетъ пикакого вниманія». Бълинскій съ большимъ сочувствіемъ относится теперь къ французской литературъ, критикъ и къ французской жизни; онъ немилосердно казнитъ «нъмецкую апатическую терпимость ко всему, что бываетъ и дълается на бъломъ свътъ», «нъмецкую безличную универсальность, которая, признавая все, сама не можетъ сдълаться ничъмъ»...

Онъ уже иначе смотритъ на «общее» нѣмецкой философіи, которое, какъ господствующее надъ всемъ начало, мешало проявленію личности, давило ее, не давало ей жить. «Общее выше частнаго, говорить онъ, — безусловное выше индивидуальнаго, разумъ выше личности: это истина несомивниая, противъ которой нечего сказать; но въдь общее выражается въ частномъ, безусловное-въ индивидуальномъ, а разумъ-въ личности, и безъ частнаго, индивидуальнаго и личного общее, безусловное и разумное есть только идеальная возможность, а не живая дъйствительность». По послъднимъ его критическимъ статьямъ все болве и болве замвтио, что опъ проникается взглядами левыхъ гегеліанцевъ. Левое крыло гегеліанства, какъ извъстно, отрицательно отнеслось къ интеллектуализму своего учителя, къ его логизированію міра и жизни, и къ спиритуализму нѣмецкой философіи вообще. Съ особенною силой действоваль въ этомъ направленіи Л. Фейербахъ, сочиненіями котораго, какъ мы уже знаемъ, зачитывались многіе русскіе гегеліанцы. Если самъ Бълинскій и не читалъ Фейербаха, то беседы съ новыми петербургскими друзьями и особенно съ Герценомъ могли дать ему основательное знакомство съ главными положеніями его философіи. Господству гегеліанской идеи былъ нанесенъ смертельный ударъ именно Фейербахомъ, который ясно показалъ, что она такое. Всеобъемлющая, міровая идея Гегеля, по его върному опредъленію, есть простая психологическая абстракція: это — процессъ человіческаго мышленія, взятый въ отвлеченіи отъ его субъективнаго характера и провозглашенный сущностью мірового процесса. Такое простое объясненіе пресловутаго гегелевскаго абсолюта напесло поражение не только самой системъ Гегеля. но и всему нѣмецкому идеализму, показавъ полную несостоятельность чистаго умозрѣнія, когда оно стремится стать на мѣсто научнаго изслъдованія. Если міровая идея Гегеля есть въ сущности процессъ нашего мышленія въ отвлеченіи, то она никакъ не можеть быть сущностью мірового процесса, она — сущность человіка, да и то неполная, односторонняя, потому что сущность человъка не одна только мысль, но и ощущение. Возстановить попранныя идеалистами права чувственности, права плоти и правильно поставить изучение человъка въ полномъ его составъ составляло главную задачу Фейербаха и его последователей. Человекъ и природа, какъ его базисъ, становятся единственнымъ, всеобщимъ и высшимъ предметомъ его философіи, при чемъ впрахъ разлетаются многія фантастическія представленія и выведенныя изъ нихъ понятія. Кратко характеризуя пройденный своей мыслью путь, Фейербахъ говорить: «Богъ былъ моей первой мыслью, разумъ — второй, человъкъ — третьей и послъдней мыслью. Его религіозно - философское ученіе, атеистическаго характера, привело къ созданію новой религіи человъчества безъ личнаго Бога, дегшей въ основу общественныхъ движеній новаго времени. Въ томъ же направленіи лъйствовала и религіозная доктрина О. Конта, создателя нозитивной философіи, съ которой передовые русскіе люди впервые начали знакомиться въ 40-хъ годахъ. Все это являлось противовъсомъ нъмецкому идеализму, пренебрежительно относившемуся къ фактамъ, къ опытному изследованію; все действовало, какъ сила, освобождающая отъ ига абстракцій, отъ исключительнаго господства чистаго умозрвнія, тормозившаго движеніе науки.

Подъ этими вліяніями западной науки и литературы интересы русской интеллигенціи, какъ мы уже говорили, круто измѣнились ко второй половинѣ 40-хъ годовъ. Въ журналахъ начали появляться естественно-научныя, политико-экономическія статьи, Герценъ печатаетъ свои «Письма объ изученіи природы», тотчасъ послѣ этого пишетъ повѣсть «Сорока-воровка» — одинъ изъ самыхъ сильныхъ протестовъ противъ крѣпостного права. Въ сознаніи лучщихъ русскихъ людей уже сложился и окрѣпъ идеалъ нормальныхъ семейныхъ и общественныхъ отношеній; надо было провести этотъ идеалъ въ общественное сознаніе, распространить его, какъ можно, шире. Мхъ

терзала мысль о томъ, что, при существующихъ тяжелыхъ условіяхъ, порабощенная жестокой государственностью личность русскаго человѣка не въ состояніи свободно развивать свои богатыя природныя силы и способности; цѣпи рабства тяжелѣе всего, конечно, давали себя чувствовать крестьянину, но онѣ же сковывали и умственную дѣятельность всего образованнаго общества. Вотъ почему для передовыхъ людей того времени «думать и чувствовать, понимать и страдать было одно и то же», какъ говорилъ Бѣлинскій. Вотъ почему и Герценъ приходилъ иногда въ отчаяніе и писалъ въ своемъ дневникѣ: «поймутъ ли, оцѣнятъ ли грядущіе люди весь ужасъ, всю трагическую сторону нашего существованія?..» «О, пусть они остановятся съ мыслью и грустью передъ камнями, подъ которыми мы уснемъ,—мы заслужили ихъ грусть!..»

У всъхъ была одна и та же мысль, одна и та же «дума въка»освобождение личности въ широкомъ смыслѣ этихъ словъ. Бѣлинскій, главный носитель и распространитель этой думы, занималъ первое мъсто среди другихъ. Мы уже нъсколько разъ говорили объ его сильномъ вліяніи на общество. Рядомъ съ нимъ шель Герценъ, но его вліяніе въ это время было ограниченнье. Какъ постоянный сотрудникъ передового журнала, какъ горячій, страстный поборникъ новыхъ идей, съ навосомъ проповъдника соединявшій исобыкновенную способность педагога просто, ясно и увлекательно излагать свои мысли, Бълинскій дъйствоваль на болье широкіе круги читателей. Эстетикъ въ немъ не исчезъ безследно, но уступилъ теперь нервое место просвётителю - публицисту. Онъ даже измёнилъ свои взгляды на нъкоторыя изъ лирическихъ пьесъ Пушкина. Въ своемъ просвътительномъ увлечении онъ даже несправедливо упрекаетъ Пушкина за презрительное отношеніе къ толив въ стихотвореніяхъ: «Поэту» и «Чернь», совершенно упуская изъ виду, что подъ словами «толпа» и «чернь» поэть разумьть пошлое свътское общество, а не простой народъ. Онъ теперь находить, что поэзія Пушкина, «вся насквозь проникнутая гумапностью, умбеть глубоко страдать оть диссонансовъ и противорбчій жизни: но она смотрить на нихъ съ какимъ-то отрицаніемъ (resignatio), какъ бы признавая ихъ роковую неизотжность и не пося въ душь своей идеала дучней дъйствительности и въры въ возможность его осуществленія»... «Пушкинъ принадлежить къ той школь искусства, - говорить онъ, -- которой пора уже миновала совершенно въ Европъ, и которая даже у насъ не можетъ произвести ни одного великаго поэта. Духъ анализа, неукротимое стремленіе изслідованія, страстное, полное вражды и любви мышленіе сдылались теперь жизнью всякой истинной поэзіи». Здысь Былинскій, конечно, неправъ: онъ сходить съ исторической точки зрвнія, забывая, что въ 30-хъ годахъ такія мысли, которыхъ онъ требуеть отъ Пушкина, были невозможны. Тогда все лучшее въ Россіи находило одинъ только выходъ въ возвышенныя сферы. Неудивительно, что Пушкинъ, какъ поэтъ, ушелъ въ чистое искусство и «навсегда затворился, — какъ выражался Бълинскій, — въ гордомъ величіи непонятаго и оскорбленнаго художника». Тогда не могло быть и рѣчи о народѣ, о мужикъ, и кръпостное право стояло твердо. Общественная атмосфера въ 40-хъ годахъ была уже не та. Сознаніе, что такъ жить нельзя, проникало въ широкіе общественные слои, какъ это мы видъли въ движеніи Петрашевцевъ: литература смъло подняла вопросъ о коренномъ злѣ русской жизни. Писатели натуральной школы «наводнили литературу мужиками», и тотъ, кто возставалъ противъ новаго литературнаго направленія, возставаль уже противъ освободительнаго движенія. Осуждавшіє новую школу и ратовавшіе за чистое искусство прикрывали имъ свои кръпостническія тенденціи. Возраставшее въ обществъ сочувствіе къ закръпощенному крестьянству будило въ нихъ опасенія, тревогу за цілость своихъ привилегій. Бълинскій отлично понималь причины нападеній на новую школу писателей и разоблачалъ скрытыя, тайныя нобужденія ея враговъ. Но Пушкинъ былъ нисколько не виноватъ въ томъ, что его чудные стихи служили опорой для враговъ прогресса. Точка зрвнія просвётителей всегда грешить темъ, что игнорируеть историческія условія данной эпохи. По о Белинскомъ следуєть сказать, что онъ, при всей своей страстности, очень рѣдко забываль о нихъ. И эти ръдкіе моменты объясняются горячностью увлеченія общественнополитическими вопросами времени.

Политическія движенія, происходившія въ культурныхъ государствахъ Европы въ 40-хъ годахъ, сильно волновали все русское.

общество. Мы видъли, съ какимъ сочувствіемъ относились наши писатели къ тому, что происходило во Франціи въ концъ этого десятилътія; видъли, какой интересъ возбуждали вопросы соціальнаго характера и какъ велико было ихъ воспитательное значение для нашего общества. Борьба съ абсолютизмомъ за права личности, за свободу мысли и чувства, борьба съ застарелыми предразсудками, которая велась въ это время на Западъ, не могла не производить впечатльнія на русскихъ образованныхъ людей. Она имьла общечеловъческій интересъ. Въ русскомъ мыслящемъ человъкъ она невольно вызывала тяжелую думу о своемъ собственномъ положеніи и заставляла внимательно присматриваться къ явленіямъ своей національной жизни. Мы знаемъ уже, что его взоръ встръчалъ мало отраднаго вокругъ. Но онъ не отчаялся, не махнулъ рукой на «гнусную рассейскую дъйствительность», а ръшилъ всирыть ея гніющія язвы и показать ихъ всему обществу. Эту-то трудную задачу и взяла на себя новая школа писателей. Ея произведенія давали Бълинскому богатый матеріалъ и твердую почву. По путь критика въ Россіи быль тесень и трудень, на каждомъ шагу встречались неожиданныя препятствія-нужна была большая осторожность. Мы уже знаемъ, въ какія тяжелыя условія была поставлена д'ятельность писателя въ тъ времена. Мы говорили и о томъ, какъ поступала цензура со статьями Бълинскаго, и какія душевныя муки пспытываль онъ отъ смълыхъ цензорскихъ операцій. Но эти мытарства не остановили его работы, и она продолжалась теперь съ удвоенной энергіей. Молодые писатели-реалисты принялись за изображение народной жизни, преимущественно обращая вниманіе на ся мрачныя стороны. Бълинскому этотъ предметъ былъ ранве мало знакомъ. Произведенія Герцена, Григоровича, Тургенева давали ему возможность ближе узнать и тяжелое, безвыходное положение кръпостного крестьянина и его душу. Опи правдиво говорили о непочатыхъ силахъ и способностяхъ его, которыя, при условіяхъ крѣпостного права, лишены были возможности правильнаго и свободнаго развитія. Опираясь на данныя этой мужицкой беллетристики, Бѣлинскій могь бы сказать много цъннаго о кръпостномъ правъ, лежавшемъ въ основъ нашей общественности. Но ему приходилось ограничиваться тонкими намеками,

многозначительными для смѣтливаго читателя недомолвками или, наконецъ, просто обходить опасные вопросы молчаніемъ. Оттого-то такъ высоко ценятся теперь его письма къ друзьямъ, где онъ свободно, безъ всякихъ стъсненій излагаеть свои мысли; только въ этихъ письмахъ мы видимъ Бълинскаго во весь рость. Какъ на самый яркій примъръ, свидътельствующій о невыносимо тяжеломъ его въ то время положеніи, мы укажемъ на статью по поводу книги «Выбранныя мъста изъ переписки съ друзьями». Книга полна, какъ извъстно, нелъпыхъ, отсталыхъ до дикости понятій, крайняго мистицизма, но она затрогиваетъ множество живыхъ вопросовъ, касается самыхъ больныхъ мъстъ русской семейной, общественной и народной жизни. Какой бы объемистой, сильной, громовой статьей долженъ быль ответить на нее Белинскій, если бы была хоть какая-нибудь возможность говорить тогда правду! И что же мы видимъ? Небольшую сравнительно съ важностью содержанія книги Гоголя статью, наполненную, главнымъ образомъ, цитатами изъ нея да кое-какими скромными, сдержанными замѣчаніями критика и оканчивающуюся маленькимъ резюме ея содержанія и печальнымъ выводомъ, что Гоголь, художникъ по природъ, принявшись за публицистику, взялся не за свое дъло. Но прибавленныя къ концу статьи три горькія строчки отъ автора, показывають читателю ясно, въ чемъ дъло. «Приходили намъ въ голову и другіе выводы, -- говоритъ Бълинскій, — но... статья наша и такъ вышла черезчуръ длинна». И только благодаря счастливому стеченію случайныхъ обстоятельствъ русское общество узнало объ этихъ «другихъ выводахъ».

Въ іюлѣ 1847 года Бѣлинскій находился за границей, куда былъ отправленъ друзьями для лѣченія отъ злой чахотки. Гоголь написалъ ему въ это время письмо по поводу его рецензіи на «перениску съ друзьями». Привыкши издавна встрѣчать у Бѣлинскаго лишь восторженныя похвалы, Гоголь, естественно, былъ огорченъ отрицательнымъ, хотя и сдержаннымъ отзывомъ критика. Но онъ не понялъ истинной причины такого отношенія и объяснилъ себѣ выраженное въ рецензіи раздраженіе сдѣланными имъ въ книгѣ нелестными замѣчаніями о почитателяхъ своего таланта. Въ отвѣтъ на это Бѣлинскій, пользуясь удобнымъ случаемъ своего пребыванія за границей, те

стъсняемый цензурой и никакими другими опасеніями, паписалъ свое знаменитое письмо, сдълавшееся вскоръ извъстнымъ всей мыслящей Россіи.

Когда заходить рачь объ этомъ замачательномъ произведении русской литературы, имъвшемъ огромное вліяніе на наше образованное общество, то хочется обыкновенно привести его все полностью: такъ оно ценно отъ перваго слова до последняго. Но въ настоящее время въ этомъ нътъ необходимости, потому что оно, послъ долго тяготъвшаго надъ нимъ запрета, нанечатано, наконецъ, целикомъ съ прекраснымъ предисловіемъ С. А. Венгерова и выпущено въ дешевомъ изданіи (10 коп.) издательскою фирмою «Свёточь». Мы приведемъ поэтому только нъкоторыя мъста, наиболье важныя для характеристики общественно-политическихъ взглядовъ Бълинскаго за послъдніе годы его жизни. Въ самомъ началъ письма Бълинскій указываеть Гоголю настоящую причину своего негодованія. «Оскорбленное чувство самолюбія еще можно перенести, -- говорить онъ, -- и у меня достало бы ума промолчать объ этомъ предметь, если бы все дьло заключалось въ немъ, но нельзя перенести оскорбленнаго чувства истины, человъческаго достоинства; нельзя молчать, когда подъ покровомъ религіи и защитою кнута проповъдують ложь и безиравственность, какъ истину и добродътель. Да, я любиль вась со всею страстію, съ какой человъкъ, кровно связанный съ своей страною, можетъ любить ся надежду, честь, славу, одного изъ великихъ вождей ея на нути сознанія, развитія, прогресса... Я не въ состояніи дать вамъ ни мальйшаго понятія о томъ негодованіи, которое возбудила ваша книга во всъхъ благородныхъ сердцахъ, ни о тъхъ вопляхъ дикой радости, которые издали при появленіи ся вст враги ваши, и нелитературные—Чичиковы, Поздревы, Городничіе... и литературные, которыхъ имена хорошо вамъ извъстны... Россія видить свое спасеніе не въ мистицизмѣ, не въ аскетизмѣ, не въ піэтизмѣ, а въ успѣхахъ цивилизаціи, просвъщенія, гуманности. Ей пужны не проповъди (довольно она слышала ихъ!), не молитвы (довольно она твердила ихъ!), а пробужденіе въ народъ чувства человъческаго достоинства, столько въковъ потеряннаго въ грязи и соръ, -- права и законы, сообразные не съ ученіемъ Церкви, а съ здравымъ смысломъ и справедливостью, и строгое, но возможности, ихъ исполнение. А вмъсто этого она представляеть собою ужасное зрълище страны, гдъ люди торгують людьми, не имън на это и того оправданія, какимъ лукаво пользуются американскіе плантаторы, утверждая, что негръ не человъкъ; страны, гдъ люди сами себя называють не именами, а кличками: Ваньками. Васьками, Степками, Палашками; страны, гдв, наконецъ, нвтъ не только никакихъ гарантій для личности, чести и собственности, но нътъ даже и полицейскаго порядка, а есть только огромныя корпораціи разныхъ служебныхъ воровъ и грабителей! Самые живые, современные національные вопросы въ Россіи теперь: уничтоженіе крфпостного права, отминение тилесного паказанія, введеніе, по возможности, строгаго выполненія хотя тѣхъ законовъ, которые уже есть... II въ это-то время великій нисатель, который своими дивно-художественными, глубоко-истинными твореніями такъ могущественно содъйствовалъ самосознанію Россіи, давши ей возможность взглянуть на самое себя, какъ будто въ зеркалъ-является съ книгою, въ которой во имя Христа и Церкви учить варвара-помѣщика наживать отъ крестьянъ больше денегь, учить ихъ ругать побольше... И это не должно было привести меня въ негодованіе?.. Если бы вы дъйствительно преисполнились истиною Христовою, а не дьяволова ученія--совсемъ не то написали бы вы въ вашей повой книгъ. Вы сказали бы номъщику, что, такъ какъ крестьяне его братья о Христъ, а какъ брать не можеть быть рабомь своего брата, то онъ и долженъ или дать имъ свободу или хотя, по крайней мъръ, пользоваться ихъ трудами какъ можно выгодите для нихъ, сознавая себя, въ глубинт своей совъсти, въ ложномъ положении въ отношении къ нимъ»... Иоказавъ затъмъ, что Гоголь невърно представляетъ себъ отношение русскаго народа къ религін, что «мистическая экзальтація не въ его натурѣ», что «у него слишкомъ много для этого здраваго смысла, ясности и положительности въ умѣ», Бѣлинскій переходить къ вопросу объ отношенін русскаго народа къ самодержавію. «Не буду, говорить онъ, -- распространяться о вашемъ диопрамов любовной связи русскаго народа съ его владыками. Скажу прямо: этотъ диопрамбъ ни въ комъ не встрътилъ себъ сочувствія и уронилъ васъ въ глазахъ даже людей, въ другихъ отношеніяхъ очень ближихъ къ важь

по ихъ направленію»... Далье Бълинскій съ чувствомъ негодованія отвергаеть дикую мысль Гоголя о вредъ грамотности для простого. народа и ставить его, по сходству общественныхъ взглядовъ, рядомъ съ редакторомъ журнала «Маякъ» Бурачкомъ, который изъ личныхъ выгодъ всецъло одобрялъ офиціальную систему мнѣній. «Чья же голова, — спрашиваетъ возмущенный Бълинскій, — могла переварить мысль о тождественности Гоголя съ Бурачкомъ?» Объясняя неуспъхъ книги въ публикъ и паденіе репутаціи Гоголя, какъ писателя и человъка, Бълинскій даеть характеристику русскаго общества 40-хъ годовъ. «Вы, сколько я вижу, — говорить онъ, — не совстмъ хорошо понимаете русскую публику. Ея характеръ опредъляется положениемъ русскаго общества, въ которомъ кипять и рвутся наружу свъжія силы, но, сдавленныя тяжелымъ гнетомъ, не находя исхода, производять только уныніе, тоску, апатію. Только въ одной литературь, несмотря на татарскую цензуру, есть еще жизнь и движеніе впередъ. Вотъ почему звание писателя у насъ такъ почетно, почему у насъ такъ легокъ литературный успёхъ даже при маленькомъ таланте. Титло поэта, званіе литератора у насъ давно уже затмило мишуру эполеть и разноцвътныхъ мундировъ. И вотъ почему у насъ въ особенности награждается общимъ вниманіемъ всякое такъ называемое либеральное направленіе, даже и при бъдности таланта; и почему такъ скоро падаеть популярность великихъ талантовъ, искренно или неискренно отдающихъ себя въ услужение православию, самодержавию и народности... И публика тутъ права: она видитъ въ русскихъ писателяхъ своихъ единственныхъ вождей, защитниковъ и спасителей отъ русскаго самодержавія, православія и народности, и потому всегда готовая простить писателю плохую книгу, никогда не простить ему эловредной книги. Это показываеть, сколько лежить въ нашемъ обществъ, хотя еще въ зародышъ, свъжаго, здороваго чутья, и это же показываеть, что у него есть будущность. Если вы любите Россію, паденію мной вашей книги!..» порадуйтесь вмѣстѣ co чивая свое письмо, Бълинскій обращается къ Гоголю съ приглашенісмъ его отречься отъ своей последней книги и загладить гръхъ ея появленія новыми твореніями, которыя напомнили бы его прежнія.

Взгляды, съ полною откровенностью выраженные въ этомъ письмѣ, представляють собою общественную программу Бълинскаго. является полною противоположностью господствовавшей системъ понятій, которыя, съ одобренія офиціальныхъ сферъ, распространялись такими органами застоя, какъ упомянутый «Маякъ» Бурачка или «Съверная Пчела» Булгарина или «Библіотека для чтенія» Сенковскаго. Въ началъ 40-хъ годовъ у насъ уже окончательно опредълились литературныя партіи. Ихъ насчитывають три: партія офиціальной народности, славянофильская и западническая. Въ партіи офиціальной народности главными дъятелями были Булгаринъ, Гречъ и Сенковскій въ Петербургъ, и извъстные уже намъ Погодинъ и Шевыревъ — въ Москвъ. Все это были враги Бълинскаго. Но вражда къ прогрессивнымъ взглядамъ обусловливалась у разныхъ лицъ различными причинами: у петербургскихъ журналистовъ на первомъ планъ стояли корыстные расчеты, изъ которыхъ, при отсутствіи твердыхъ убъжденій, само собою вытекало желаніе угождать низменнымъ инстинктамъ и вкусамъ малоразвитой публики и, главнымъ образомъ, начальству. Өаддей Булгаринъ въ особенности отличался угодничествомъ, доходившимъ до пресмыкательства передъ сановными лицами. Московскіе же представители офиціальной системы стояли въ нравственномъ отношеніи выше своихъ петербургскихъ единомышленниковъ, и ихъ обскурантизмъ объясняется просто умственною ограниченностью, косностью, непониманіемъ задачъ времени и ученымъ педантизмомъ, съ точки зрвнія котораго Белинскій имъ представлялся не чемъ инымъ, какъ дерзкимъ недоучившимся студентомъ. Съ людьми этого лагеря Бълинскому справиться было нетрудно. Ихъ взгляды отличались узостью, непродуманностью, неосновательностью, чаще всего оказывались очевидною для всъхъ мыслящихъ людей нелъпостью. Да и тревожиться туть особенно не стоило: корысть и тупость всегда и вездъ являются врагами всякаго движенія впередъ.

Совершенно иной видъ, иной характеръ имѣла борьба Бѣлинскаго съ славянофилами. Это были люди твердыхъ убѣжденій, — люди, искренно преданные идеѣ народнаго блага, критически относившіеся ко многимъ сторонамъ русской дѣйствительности. Они никогда не были безусловными сторонниками существующаго строк, напротивъ

отъ души непавидъли чиновничество николаевскаго времени. Иъкоторые изъ нихъ еще недавно были близкими друзьями Бълинскаго, и борьба съ ними отзывалась мучительною болью въ его душѣ. Бѣлинскій понималь и всю трудность этой борьбы, и всю ся невыгоду, какъ для одной, такъ и для другой стороны: разладъ въ русской интеллигенціи, еще незначительной тогда по своимъ силамъ, былъ очень на руку врагамъ прогресса. Трудность борьбы увеличивалась для Бълинскаго еще тъмъ обстоятельствомъ, что нъкоторыми своими взглядами славянофилы очень близко подходили къ господствующимъ въ офиціальныхъ сферахъ, и оспаривать ихъ печатно, при существованіи «татарской цензуры», представлялось дёломъ очень опаснымъ и почти невозможнымъ. Да и самая система славянофиловъ въ 40-хъ годахъ не успъла еще сложиться въ стройное цълое, она продолжала еще вырабатываться въ живыхъ бесъдахъ и горячихъ спорахъ, которые, какъ мы знаемъ, велись постоянно въ московскихъ гостиныхъ. Бълинскій жилъ въ это время въ Петербургь, не могъ принимать въ нихъ участія и вследствіе этого оставался въ неведеніи относительно ифкоторыхъ, даже основныхъ положеній доктріны своихъ противниковъ. Противники его, ръзко нападая на самыя дорогія для него западническія идеи, не позаботились ясно изложить основныя положенія своей теоріи. Отсюда полное незнакомство Бѣлинскаго съ положительными сторонами славянофильского ученія, что ставило его при спорахъ въ чрезвычайно затруднительное положение и вводило иногда въ невольныя заблужденія. Такъ, папримфръ, только при незнаніи славянофильского ученія могъ онъ Шевырева и Погодина считать истинными славянофилами и журналъ «Маякъ» принимать за органъ славянофильства. Какъ Шевыревъ, такъ и Погодинъ робко сторонились отъ такихъ именно взглядовъ славянофиловъ, которые расходились съ взглядами офиціальной системы, а журналь Бурачка быль самымъ ретрограднымъ изъ существовавшихъ тогда органовъ печати и не имълъ ничего общаго съ славянофилами. По эти ошибки Бълинскаго вполив извинительны: онв естественный результать недоговореппости со стороны его противниковъ, туманности и необоснованпости ихъ мивній, съ которыми они выступали въ своихъ журнальныхъ статьяхъ, полемизируя съ нимъ.

Журнальный споръ между западниками и славянофилами начался въ 40-хъ годахъ съ появленія на свъть погодинскаго журнала «Москвитянинъ», въ которомъ последние нашли себе временное пристанище. Этотъ союзъ съ Погодинымъ, конечно, могъ только уронить въ глазахъ Бълинскаго взгляды противной стороны и содъйствовать ихъ отождествленію съ погодинскими воззрѣніями. При этомъ для объясненія крайняго возмущенія Бълинскаго противъ славянофиловъ не мъщаетъ припомнить безобразный эпизодъ съ нападеніями Погодина, Шевырева и нъкоторыхъ славянофиловъ на Грановскаго за его блестящія публичныя лекціи. Рьяные патріоты обвиняли лектора въ томъ, что онъ, читая курсъ по средневековой исторіи Европы, нигдъ не восхвалялъ Русь, не говорилъ о христіанствъ вообще и о православіи въ частности. Начатая ими травля западниковъ привела въ результатъ къ запрещенію статьи Герцена о лекціяхъ Грановскаго и настолько встревожила университетское начальство, что заставила его думать о мърахъ противъ вреднаго западнаго направленія, распространяемаго преподаваніемъ нъмецкой философіи. Вслъдствіе всего этого разрывъ между западниками и славянофилами сталъ неизбъженъ. Предпринятыя Грановскимъ и Герценомъ нопытки къ примиренію оказались безуспъшными. Бълинскій слаль изъ Петербурга своимъ единомышленникамъ сердитыя письма съ упреками за сближение съ славянофидами и «Москвитяниномъ». Въ одномъ очень длинномъ письм'в онъ говориль, между прочимъ: «Я жидъ по натуръ — и съ филистимлянами за однимъ столомъ фсть не могу... Грановскій хочеть знать, читаль ли я его статью въ «Москвитянинъ». Нъть, и не буду читать; скажи ему, что я не люблю видъться съ друзьями въ неприличныхъ мъстахъ, ни назначать имъ тамъ свиданія»... И Бълинскій оказался правымъ: солиженіе противниковъ было немыслимо, борьба двухъ міровозэрьній стала неизбъжной. Взгляды ихъ отличались діаметральною противоположностью, они расходились почти во всемъ; только конечная цёль-достижение народнаго блага-была у нихъ одна и та же, и чувство искренней, глубокой любви къ народу было также общимъ. Но пути ихъ шли въ разныя стороны.

Начиная съ 1842 года, Бѣлинскій старался всѣми силами вызвать славянофиловъ на спокойный открытый обмѣнъ мизлій. По

последніе не принимали этого вызова. И Белинскій имель право упрекать ихъ въ томъ, что «ни одинъ изъ нихъ не потрудился изложить основныхъ началъ славянофильского ученія, показать, чъмъ оно разнится отъ извъстныхъ воззръній (т.-е. офиціальныхъ)... «Досель. -- говорить онъ, -- ихъ образъ мыслей проглядываетъ только въ симпатіяхъ и антипатіяхъ къ тъмъ или другимъ литературнымъ произведеніямъ и лицамъ. Кромъ того, они безпрестанно противоръчатъ самимъ себъ, такъ что можно подумать, что у нихъ столько же мнъній, сколько и лицъ. Можно указать на выходки, разбросанныя тамъ и сямъ, противъ европеизма, цивилизаціи, необходимости образованія и грамотности для простого народа, противъ реформы Петра Великаго, современныхъ нравовъ, какіе-то темные намеки на то, что русскому обществу надо воротиться назадъ и снова начать свое самобытное развитие съ той эпохи, на которой оно было прервано, надо сблизиться съ народомъ, который будто бы сохранилъ въ чистотъ древніе славянскіе нравы и нисколько не измѣнился въ продолженіе въковъ»... Отсутствіе систематическаго изложенія славянофильской теоріи заставляеть Бълинского справедливо назвать это ученіе «таинственнымъ». Но въ одной изъ последнихъ своихъ статей, въ первой книгъ некрасовскаго «Современника», онъ съ полнымъ безпристрастіемъ заявилъ, что «явленіе славянофильства есть фактъ, замъчательный до извъстной степени, какъ протесть противъ безусловной подражательности и какъ свидътельство потребности русскаго общества въ самостоятельномъ развитіи». Если бы славянофилы, въ отвътъ на это заявленіе, выступили со спокойнымъ, подробнымъ изложеніемъ своихъ взглядовъ, возможенъ былъ бы правильный споръ, правильное обсуждение вопросовъ, вызывающихъ разногласие. По для этого надо было «любить истину больше себя», какъ любилъ ее Бълинскій. У противниковъ его это высокое свойство отсутствовало. Они предпочитали отъ времени до времени являться въ печати съ полемическими, задорными статьями противъ западничества вообще и противъ Бълинскаго въ особенности. Славянофилъ, скрывавшій свое имя подъ буквами М... З... К... (Ю. Самаринъ), обвинялъ его, напримъръ, въ нетернимости, въ отсутствии своего образа мыслей, въ легкомъ и поверхностномъ пониманіп, въ способности

отрекаться сегодня отъ сказаннаго вчера и осуждалъ на въчную неразвитость: «Москвитянинъ» часто позволялъ себъ неприличныя выходки противъ Бълинскаго: онъ называлъ его недоучкой, говорилъ, что онъ ни о чемъ не имъетъ понятія, не знаетъ ни одного иностраннаго языка и т. п. Мы уже говорили, съ какимъ самообладаніемъ и достоинствомъ Бълинскій отвъчалъ своимъ врагамъ, и если иногда бывалъ ръзокъ, особенно по отношенію къ Шевыреву и Погодину, то эти ръзкости вызывались не нападками на его личность, а крайнимъ его нерасположеніемъ къ нимъ, какъ къ людямъ бездарнымъ, безыдейнымъ, мелочнымъ, часто враждебно относившимся къ живой, свободной мысли.

Религіозные и политическіе вопросы не могли въ то время обсуждаться открыто въ печати, и потому споръ противныхъ сторонъ сводился, главнымъ образомъ, къ вопросамъ: о самобытномъ развитін народа и участін въ немъ интеллигентной личности, о высокомъ призваніи Россіи и роли ея въ міровомъ развитіи, объ отношеніи къ западной культуръ и къ прошлому нашей жизни. Славянофильская идея самобытнаго развитія основывалась на томъ, что русскій народъ будто бы хранитъ въ глубинахъ своего духа неизмѣнными самыя высокія идеи и чувства, какихъ не имъють другіе народы. Отсюда, естественно, вытекаеть забота о сохраненіи во всей цълости стараго преданія и желаніе оградить его отъ чужеземныхъ вліяній. Отсюда же и враждебное отношеніе къ реформъ Петра І; этими же соображеніями опредълялась и пассивная роль въ дълъ народнаго развитія зараженной чужеземными вліяніями русской интеллигенціи, которая сама должна учиться у народа. Вълинскій не върилъ въ чудесныя свойства русской натуры, которая, при совершенной изолированности, можеть будто бы достигнуть весьма высокаго развитія и удивить весь міръ, сказавъ ему такое слово, какого онъ еще не слыхалъ. Онъ не отрицалъ хорошихъ задатковъ въ натурѣ русскаго человъка, но единственное средство для ихъ успъшнаго развитія видълъ во вліяніи западной культуры, потому что, по его мнѣнію, культура всякаго народа развивается при помощи общечелов ческой культуры. Къ Петру онъ относился восторженно. Петръ, по его мнънію, былъ истинно русскимъ человъкомъ, и его реформы въ западномъ, духѣ удовлетворяли давно назрѣвшей потребности страны. Наши заимствованія и подражанія иноземному представлялись ему діломъ естественнымъ: съ этого начинается всякая культура. Но отъ простого подражанія мы перешли къ сознательному усвоенію мысли Запада и самостоятельной работь. Къ старымъ домостроевскимъ началамъ русской жизни, на которыхъ настаивали славянофилы, Бълинскій относился отрицательно; особенно боялся онъ превозносимаго «Москвитяниномъ» «смиренія», которое будто бы составляетъ высшую и исключительную добродьтель русскаго народа. Это свойство личности, по мнѣнію Бѣлинскаго, можеть стать порокомъ: доведенное до извъстной степени, оно ведетъ къ потеръ способности отстаивать свои человеческія права. Славянофилы посылали интеллигенцію учиться у народа. Бѣлинскій, напротивъ, всѣ надежды возлагалъ на интеллигентную личность. Сближеніе интеллигенціи съ народомъ и ся вліяніе на народъ онъ считаль необходимымъ. Только такимъ путемъ находилъ онъ возможнымъ поднять умственно и нравственно безсознательныя народныя массы. Вообще Бълинскій въ этихъ вопросахъ стоялъ на върной, научной точкъ зрънія. Онъ быль чуждь всякой мистики и отказывался понимать чудесныя свойства русской натуры, о которыхъ говорили славянофилы. Развитіе русскаго народа, по его мнфнію, должно было идти такимъ же путемъ, какимъ шли другіе народы, при чемъ онъ не отрицалъ, что, при усвоеніи общечеловьческихъ культурныхъ началъ, всякій народъ налагаетъ свою печать на чужое заимствованное добро, вносить свои національныя особенности. Обладая сильнымъ логическимъ умомъ и присущимъ его натуръ чувствомъ дъйствительности, онъ очень ръдко поддавался какой-нибудь иллюзіи и то на очень короткое время. Такъ, А. Н. Пыиниъ во второмъ томъ своей книги о Бълинскомъ (стран. 209) приводить изъ воспоминаній Кавелина интересный разговоръ Бѣлинскаго съ Грановскимъ о будущемъ Россіи. Бълинскій, по словамъ Кавелина, высказалъ, между прочимъ, славянофильскую мысль, что «Россія лучие, пожалуй, сумбеть разрышить соціальный вопросъ и покончить съ враждой капитала и собственности съ трудомъ, чъмъ Европа». Мысль эта, дъйствительно, близка къ тому, о чемъ мечтали славянофилы. Но она имъеть простое объяснение. Бълинский, при всемъ

страстномъ исканін конкретнаго соціальнаго пдеала, до конца своей жизни не могъ совершенно отдълаться отъ абстракцій, тяготъвшихъ надъ нимъ долгое время, и по старой привычкъ идеалиста, гадая о будущемъ Россіи, пускался иногда въ область фантастическихъ, съ національной точки зрѣнія, желательныхъ построеній, не стѣсняясь историческими условіями. Въ частномъ разговорѣ съ близкими это тъмъ болъе понятно и извинительно. Но въ своихъ статьяхъ онъ былъ непримиримымъ врагомъ абстрактнаго идеала. «Жизнь народа, говорилъ онъ,---не есть утлая лодочка, которой каждый можеть давать произвольное направленіе легкимъ движеніемъ весла. Вмѣсто того, чтобы думать о невозможномъ и смъщить всъхъ самолюбивымъ вившательствомъ въ историческія судьбы, гораздо лучше, признавши неотразимую и неизмѣнную дѣйствительность существующаго, дѣйствовать на его основаніи, руководясь разумомъ и здравымъ смысломъ, а не маниловскими фантазіями»... Бълинскій, повторяемъ, стоялъ въ вопросахъ общественно-политическихъ на верной точке зренія, которую оправдали, какъ видно особенно въ настоящее время, не только наука, но и ходъ нашей жизни.

Противники Бѣлинскаго утверждали, что онъ не цѣнитъ своего національнаго, что онъ крайній западникъ, которому мило и дорого все западное, и только потому, что оно западное. На самомъ же дъль Вълинскій любиль и уважаль европейское постольку, поскольку находиль въ немъ человъческое. Онъ отрицательно относился къ внъшнему европеизму и говорилъ, что пора намъ «перестать казаться и начать быть». Въ нашу жизнь, по его мивнію, вошло такъ много европейскаго, что намъ вовсе пътъ надобности сжеминутно обращаться къ Европъ: и того, что мы усвоили отъ нея, достаточно, чтобы судить о томъ, что намъ нужно, чтобы сознавать наши потребности. Онъ признавалъ справедливость славянофильскихъ упрековъ нашему обществу за слъпое подражание иноземному, и роль славянофиловъ представлялась ему временно полезною, хотя только съ чисто отрицательной стороны. Онъ ясно сознавалъ, что Россія еще молода, что она находится въ началѣ процесса развитія. Ошибочные выводы славянофиловъ опъ върно объясиялъ тъмъ, что «они (т.-е. славянофилы) произвольно упреждають время, процессь развити принимають

за его результать, хотять видёть плодъ прежде цвёта и, находя листья безвкусными, объявляють плодъ гнилымъ»... «Они забыли, что въ разгаръ процесса часто особенно бросаются въ глаза именно ть явленія, которыя по окончаніи процесса должны исчезнуть, и часто не видно именно того, что впоследствии должно явиться результатомъ процесса... русскому легче усвоить себъ взглядъ француза, англичанина или нъмца, нежели мыслить самостоятельно, по-русски, потому что то готовый взглядъ, съ которымъ равно легко знакомитъ его и наука, и современная дъйствительность; тогда какъ онъ въ отношеніи къ самому себъ еще загадка, потому что еще загадка для него значеніе и судьба его отечества, гдъ все зародыши, зачатки и ничего опредъленнаго, развившагося, сформировавшагося»... Указывая на молодость Россіи, на то, что ея культурное развитіе началось недавно, и понимая, что только этимъ путемъ она получить возможность проявить вполнъ свои національныя силы и особенности, находящіяся въ зачаточномъ состояніи, Бълинскій справедливо замъчалъ, что эти скрытыя еще русскія особенности и опредвлить пока трудно. Онъ ссылался при этомъ на свидътельство русской литературы, которая тоже началась недавно. «Въ ней есть уже нъсколько произведеній, -- говорить онъ, -- которыя потому только и интересны для иностранцевъ, что кажутся имъ не похожими на произведенія ихъ литературъ, слъдовательно, оригинальными, самобытными, т.-е. національно-русскими. Но въ чемъ состоитъ эта русская національность, --- этого пока еще нельзя опредълить; для насъ пока довольно того, что элементы ея уже начинають пробиваться и обнаруживаться сквозь безцвътность и подражательность, въ которыя ввергла насъ реформа Петра Великаго». Но и къ реформъ Петра Бълинскій относился не враждебно, не отрицательно, а считалъ ее, напротивъ, необходимой. Въ ней же, въ самой реформъ, направившей насъ по европейскому пути, Бълинскій видъль и единственное средство выйти изъ слъпой подражательности и стать на свой національный путь. Онъ убъдительно доказываеть несостоятельность и неисполнимость совътовъ славянофиловъ, рекомендовавшихъ вернуться намъ къ общественному устройству и нравамъ дореформеннаго періода. Это такъ же, но его мивнію, невозможно, какъ невозможно перемвнить порядокъ временъ

года. Перескочить эпоху реформы и весь такъ называемый петероургскій періодъ нашей исторіи и возвратиться къ временамъ шествовавшимъ значило бы признать всѣ великія событія этого времени «случайными, какимъ то тяжелымъ сномъ, который тотчасъ псчезаеть и уничтожается, какъ скоро проснувшійся человъкъ открывасть глаза». Въ славянофильскомъ противопоставлении Востока Западу Бълинскій видъль борьбу національнаго съ человъческимъ. Эга борьба казалась ему нелъпостью, и онъ особенно старался выяснить смутныя еще въ то время понятія о національномъ и человъческомъ и установить правильныя между ними отношенія. «Что личность въ отношеніи къ идев человвка, -- говорить онъ, -- то народность въ отношеніи къ идев человвчества. Другими словами: народности суть личности человъчества. Безъ національностей человъчество было бы мертвымъ и логическимъ абстрактомъ, словомъ безъ содержанія, звукомъ безъ значенія. Въ отношеніи къ этому вопросу, я скорѣе готовъ перейти на сторону славянофиловъ, нежели оставаться на сторонъ гуманическихъ космополитовъ, потому что если первые ошибаются, то какъ люди, какъ живыя существа, а вторые и истину-то говорять какъ такое-то изданіе такой-то логики... Но, къ счастію, я надъюсь остаться на своемъ мъстъ, не переходя ни къ кому»... II Вълинскій, дъйствительно, занимаеть въ этомъ вопросъ свою особую позицію, отличную и отъ славянофильской, и отъ чисто космополитической. «Даже и тогда, -- говорить онъ, -- когда прогрессъ одного народа совершается черезъ заимствование у другого, онъ, тъмъ не менье, совершается національно. Иначе ньть прогресса. Когда народъ поддается напору чуждыхъ ему идей и обычаевъ, не имъя въ себъ силы перерабатывать ихъ самодъятельностью собственной національности, въ собственную же сущность, - тогда онъ гибнеть полюдей, извъстныхъ подъ литически. На свътъ много «пустыхъ»: они умны чужимъ умомъ, ни о чемъ не имъють своего мнвнія, а между темъ и учатся, и следять за всемъ на светь. Пустота ихъ въ томъ и состоить, что они заимствуютъ цѣликомъ, п ихъ мозгъ не перевариваеть чужой мысли, а передаеть ее черезъ языкъ въ томъ же самомъ видъ, въ какомъ принялъ се. Это люди безличные, нотому что чемъ человекъ личиве, темъ способиве обра-

щать чужое въ свое, т.-е. налагать на него отнечатокъ своей личности. Что человыкъ безъ личности, то народъ безъ національности. Это доказывается тъмъ, что всв націи, игравнія и играющія первыя роли въ исторіи человфчества, отличались и отличаются наиболье ръзкою національностью. Вспомните евреевъ, грековъ и римлянъ; посмотрите на французовъ, англичанъ, нъмцевъ. Въ наше время народныя вражды и антинатіи ногасли совершенно... Напротивъ, со дня на день болье и болье обнаруживается въ наше время сочувствіе и любовь народа къ народу. Это утвшительное гуманное явление есть результатъ просвъщенія. Но изъ этого отнюдь не следуеть, чтобы просвъщение сглаживало народности и дълало всъ народы похожими одинъ на другой, какъ двѣ капли воды. Напротивъ, наше время есть по преимуществу время сильнаго развитія національностей. Французъ хочеть быть французомъ и требуеть отъ нъмца, чтобы тоть быль нъмцемъ, и только на этомъ основании и интересуется имъ. Въ такихъ точно отношеніяхъ находятся теперь другъ къ другу всв европейскіе народы. А между тімь они нещадно заимствують другь у друга, нисколько не боясь повредить своей національности»... Далѣе Вълинскій историческими примърами доказываеть, что опасенія утратить свою національность могуть быть действительны только для народовъ нравственно безсильныхъ и ничтожныхъ.

Въ настоящее время, когда наша родина окончательно вступила на путь европейскаго развитія, мы болье, чыть когда-либо прежде, можемъ оцынть великую заслугу Былинскаго, боровшагося съ націоналистическими стремленіями своего времени и распространявшаго здравыя, научныя понятія о національности. Какъ человыкъ сильнаго и прозорливаго ума, онъ смотрыль далеко впередь, и его пугала та въ высшей степени вредная мысль, которая ставила насъ въ исключительное и уединенное положеніе, какъ особый народъ, Самимъ Провидыніемъ предназначенный для достиженія таинственныхъ высокихъ цылей, — народъ, которому суждено идти своимъ особымъ путемъ развитія. Словомъ сказать, онъ боялся русскаго мессіанизма, па которомъ очень близко сходились въ то время и славянофилы, и сторонники офиціальной системы. Мы, люди ХХ выка, пережившіе и славянофильскія заблужденія, и ошибки семидесятниковъ-народниковъ,

воздагавшихъ вст надежды на народные устои, и реакціонныя стремленія націоналистовь 80-хъ и 90-хъ годовъ, ясно видимъ живучесть этой мысли въ нашемъ обществъ. Ею и въ наши тяжелые дни пользуются, какъ однимъ изъ сильныхъ средствъ противъ освободительнаго движенія. Противонаучная мысль, что для насъ никакіе историческіе законы не писаны, руководить и теперь нашими реакціонерами. Мы ясн'яе, ч'ямъ наши предшественники, можемъ вид'ять и върнъе оцънить заслугу Бълинскаго, изъ всъхъ силъ боровщагося съ предразсудками націонализма. Онъ предвидѣлъ трудность и продолжительность этой серьезной борьбы. И мы не станемъ удивляться, что иногда возмущение Бълинскаго достигало значительныхъ размъровъ, и онъ становился резокъ въ некоторыхъ своихъ статьяхъ противъ славянофиловъ, сближая ихъ съ отчаянными обскурантами того времени. Онъ, конечно, въ этомъ солижении дълалъ ошиоку, но ошибку невольную, какъ мы уже говорили ранте. И какъ было не возмущаться, когда славянофилы звали общество назадъ, когда они строили свои фантастическіе идеалы на старыхъ допетровскихъ началахъ и усматривали самобытное русское развитіе въ томъ періодѣ нашей жизни, гдф, какъ показала современная намъ наука, отсутствовало всякое развитіе и царилъ полный застой (см. «Введеніе»).

Но рѣзкости Бѣлинскаго никогда не выходили изъ границъ литературныхъ приличій. Если бы онъ давалъ полиую свободу своему незаурядному остроумію, онъ могъ быть гораздо болѣе язвительнымъ и рѣзкимъ. Мы знаемъ это по нѣкоторымъ его письмамъ къ близкимъ людямъ, гдѣ онъ не стѣснялъ себя въ выраженіяхъ. Вотъ, напримѣръ, что писалъ онъ пріятелю во время своего путешествія на югъ Россіи: «Въѣхавши въ Крымскія степи, мы увидѣли три новыхъ для насъ націи: крымскихъ барановъ, крымскихъ верблюдовъ и крымскихъ татаръ. Я думаю, что это разные виды одного и того же рода, разныя колѣна одного племени: такъ много общаго въ ихъ физіономіи. Если они говорятъ и не однимъ языкомъ, то тѣмъ не менѣе, хорошо понимаютъ другъ друга. А смотрятъ рѣшительно славянофилами. Но — увы! — въ лицѣ татаръ даже и настоящее, коренное, восточное, патріархальное славянофильство поколебалось отъ вліянія лукаваго Запада. Татары большею частію шосятъ на голючь

длинные волосы, а бороду бреють! Только бараны и верблюды упорно держатся святыхъ праотеческихъ обычаевъ временъ Котошихина своего мижнія не имжють, буйной воли и буйнаго разума боятся пуще чумы и безконечно уважають старшаго въ родъ, т.-е. татарина, позволяя ему вести себя, куда угодно, и не нозволяя себъ спросить его, почему, будучи ничемъ не умиве ихъ, гоняеть опъ ихъ съ мъста на мъсто. Словомъ, принципъ смиренія и кротости постигнуть ими въ совершенствъ, и на этотъ счеть они могли бы проблеять что-нибудь поинтереснве того, что блееть Шевыревъ п вся почтенцая славянофильская братія». Сдержанность Бѣлинскаго въ серьезной журнальной полемикъ, отсутствіе хлесткости, трескучей фразы и смѣлаго наѣздничества объясняется опять тѣмъ же рѣдкимъ его свойствомъ-ставить истину выше своего самолюбія. Если въ поэзіи въ эти послъдніе свои годы онъ цъниль прежде всего идейную сторону и требоваль, чтобы въ ней больше было дела, чемъ щегольства художественными красотами, то въ своихъ собственныхъ прозаическихъ статьяхъ опъ, естественно, не терпълъ блестящей фразы, щегольства остроуміемъ. Серьезность, простота и ясность составляють отличительныя черты его критическихъ статей. Горячее желаніе удовлетворить настоятельныя потребности времени, стремленіе пробудить общественное самосознание были главными и единственными руксводителями въ его работахъ. Опъ дорожилъ именно тъми изъ нихъ, которыя «просты и по идећ, и по изложенію».

Иссмотря на то, что періодъ самовоспитанія и начала дъятельности Бълинскаго совпалъ съ самой глухой порой нашей общественной жизни, что его собственное развитіе совершалось при самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ и куплено было цѣною мучительныхъ душевныхъ страданій, онъ сдѣлалъ для нашего общественнаго развитія такъ много, такъ сильно подвинулъ его впередъ, что имя его достойно жить и сіять въ исторіи нашей литературы и въ исторіи нашего общественнаго развитія. Говорятъ иногда съ упрекомъ о цѣлыхъ годахъ блужданія его мысли, но въ сущности всѣ перемѣны въ его взглядахъ сводятся къ одному главному пункту—къ «исканію истинныхъ задачъ человѣческаго существованія». Въ этомъ псканіи онъ быль постояненъ и упоренъ. Не его, конечно, вина, что время и

обстоятельства, отрывая оть жизни дійствительной, заставляли лучшихъ передовыхъ людей уходить въ отвлеченныя сферы мысли. Но и годы, ушедшіе на увлеченіс нъмецкой идеалистической философіей, прошли для Бълипскаго не даромъ. Опъ, какъ мы уже знаемъ, многому научился. Умъ его-философскій, творческій умъ. Онъ не пассивно усвоиваль чужія идеи, а самостоятельно перерабатываль ихъ, обращаль въ свою личную собственность; и нотомъ, пройдя черсзъ его великую душу, онъ становились общественнымъ достояніемъ. Чаще всего эти чужія иден служили ему лишь исходными пунктами, отъ которыхъ онъ шелъ самостоятельно, создавая свои теоріи, прокладывая новые пути въ наукъ. Такъ онъ создалъ у насъ теорію литературной критики, превосходно выяснивъ многія эстетическія понятія; весьма справедливо также онъ считается основателемъ исторіи русской литературы. Разбирая ея произведенія съ начала XVIII въка, онъ вноситъ въ нее плодотворную идею исторического развитія и постепеннаго совершенствованія художественнаго творчества и при этомъ выясняеть тъсную связь произведенія съ жизнью. Все это было ново для того времени и составляеть большую научную заслугу, которая въ настоящее время и признается за нимъ лучшими авторитетными историками нашей литературы. Правда, его внимание было обращено исключительно на художественныя произведенія, его историко-литературныя рамки были еще узки, по это объясняется временемъ и состояніемъ самой науки: исторія литературы у насъ тогда только что нарождалась.

Чтобы показать, какъ велико значение дъятельности Бълинскаго въ исторіи русской литературы и общественнаго развитія, мы приведемъ въскія слова редактора и комментатора послъдняго, самаго полнаго, изданія сочиненій Бълинскаго С. А. Венгерова. «Эпоха, — говорить онъ, — которою начинается исторія новъйшей русской литературы, т.-е. конецъ 30-хъ и 40-е годы, нашла нанболье яркое выраженіе въ дъятельности Бълинскаго. Его именемъ можно назвать эту эпоху, потому что онъ, дъйствительно, даль ей свою окраску. Бълинскій, конечно, красугольный камень всей вообще новой русской литературной мысли. Бълинскій первоисточникъ всего великаго, хоронаго, эстетически върнаго и этически-правильнаго, что быхо въ ухо-

ской литературъ послъднихъ шести десятковъ лътъ... Критика Бълинскаго была средоточіемъ русской мысли своего времени, энциклопедіей русскаго ума и чувства. Она захватывала все, что интересовало лучшихъ людей эпохи; она старалась отвъчать на вст проклятые вопросы, которые возникали въ душѣ чуткаго человѣка... Вытекая изъ пламенивничаго стремленія передать читателю выношенные путемъ истиннаго страданія идеалы, статьи Бѣлинскаго, его обзоры, всегда имъли въ своей основъ ту руководящую идею, которая была нервомъ времени. Оттого они прокладывали новые пути въ литературъ и создали школу». Можно сказать съ полною увъренностью, что въ приведенныхъ словахъ нътъ ни малъйшаго преувеличенія. Бълинскій, дъйствительно, щелъ висреди своихъ современниковъ и былъ истиннымъ просвътителемъ русскаго общества. Его сочиненія—цълая энциклопедія знаній для своего времени. Какихъ только понятій не выясняеть онъ для современного ему общество, какихъ вопросовъ не ставить и не обсуждаеть опъ съ возможною для своего времени основательностью и обстоятельностью. Философія, соціологія, искусство, исторія, педагогика, литература дають ему богатый и разпообразный матеріалъ. Онъ пользуется очень ловко малейшимъ поводомъ, при разборъ того или другого сочиненія, чтобы разъяснить какое-нибудь темное для своихъ современниковъ понятіс. Пишеть ли онъ о дътской книжкъ ки. Одоевскаго, изъ-подъ его пера выходить блестящій и серьезный трактать о воспитаніи дітей, объ отношеніяхъ между родителями и дътьми, -- трактатъ, изъ котораго не выкинешь ни одного слова и сейчасъ, черезъ 60 слишкомъ лътъ. Говоритъ ли о томъ, что такое народность и дъйствительность, имъя въ виду разбить существующія въ обществѣ ложныя понятія объ этихъ предметахъ, онъ заводитъ попутно, по кстати, ръчь о физической природъ человъка, о цънности въ человъческомъ тълъ органовъ, безъ которыхъ нътъ умственной дъятельности, о значении сстественныхъ наукъ, объ отношеніяхъ исихологін къ физіологін и этой последней къ анатоміи: опъ разбиваеть здѣсь старый вредный предразсудокъ, въ силу котораго мы, высоко оценивая правственныя качества человъка, съ презръніемъ относимся къ тълу; далье онъ говорить о чувства любви, на которое имьють вліяніе высокія качества ума и сердца

любимаго существа, но которое естественно распространяется на всего человъка, представляющаго собою не идею, а живую личность; потомъ идеть ръчь о тонкихъ нравственныхъ оттънкахъ въ человъческой натуръ и въ связи съ этимъ объ оригинальности великихъ поэтовъ. Разбираетъ ли онъ игру актера Мочалова въ роли Гамлета, у него является серьезное исихологическое изследованіе, глубокій анализъ характера героя этой драмы, — такой анализъ, который до сихъ поръ остается самымъ значительнымъ и мастерскимъ на русскомъ языкъ комментаріемъ къ Гамлету. Отмъчая въ своемъ литературномъ обзорѣ за 1847 годъ успѣхъ русской литературы, заключающійся въ томъ, что «она нашла уже свою настоящую дорогу», т.-е. новое реальное направленіе, ведущее по прямому пути къ самобытности, онъ указываеть читателю на новыя сочиненія по русской исторіи, которыя свидьтельствують о томъ, что и русская наука вступила на тотъ же путь, и именно въ той сферъ, гдъ прежде всего должна начаться самобытность, въ сферѣ изученія русскаго прошлаго. Однимъ словомъ, вездъ Бълинскій является провозвъстникомъ новаго, просвътителемъ, руководителемъ общества, прокладываеть повые пуги, предугадываеть и облегчаеть дальнёйшій ходъ прогрессивнаго движенія русской мысли. Онъ первый настойчиво заговорилъ о томъ, что, интересуясь вопросами европейской науки и жизни, мы слишкомъ мало удъляемъ вниманія вопросамъ собственной національной жизни. Въ стать в «Взглядъ на русскую литературу 1846 года» онъ нишеть: «Теперь Европу занимають новые великіе вопросы. Интересоваться ими, следить за ними можно и должно, ибо ничто человъческое не должно быть чуждо намъ, если мы хотимъ быть людьми. Но въ то же время для насъ было бы безилодно принимать эти вопросы какъ наши собственные... У себя, вокругъ себя, вотъ гдъ должнымы искать и вопросовъ, и ръшенія. Это направленіе будеть плодотворно, если и не будеть блестяще. И начатки этого направленія видимъ мы въ современной русской литературі, а въ нихъ близость ся эрвлости и возмужалости. Въ этомъ отношеніи литература наша дошла до такого положенія, что ея успъхи въ будущемъ, ел движение внередъ зависить больше отъ объема и количества предметовъ, доступныхъ ся завѣдыванію, нежели отъ нем самой. Чъмъ шпре будутъ грапицы ен содержанія, чъмъ больше будеть инщи ея дъятельности, тъмъ быстръе и плодовитъе будеть ея развитіе. Какъ бы то ни было, по если она еще не достигла своей зрълости, она уже нашла, нащупала, такъ сказать, прямую дорогу къ ней, — а это великій успъхъ съ ея стороны»... Вопреки взводимымъ на Бълинскаго обвиненіямъ въ крайнемъ западничествъ, онъ, какъ мы видимъ, никогда не упускалъ изъ виду національныхъ задачъ, напротивъ, указывалъ всегда на неотложность ръшенія такихъ, съ которыми медлить было невозможно. Следовало скорее, по его мижнію, бросить вредную мысль о нашемъ мнимомъ благоденствін, процвётанін и приняться за дела, которыхъ было такъ много вокругъ насъ. Литература могла бы прямо указать на нихъ, но для этого нужно было расширить предълы ея въдънія. Бълинскій справедливо признавалъ ее пастолько зрѣлою, что она уже могла стать истинною руководительницею общества. Надо было добиваться расширенія ся содержанія, т.-е. свободы печати. Это быль одинь изъ самыхъ насущныхъ вопросовъ, правильное разрѣшеніе котораго имьло огромпое значеніе. Былинскій хорошо понималь, что уже настало время заявить о существованіи общественнаго мнѣнія. Но дѣятельность писателя въ ту пору была крайне сужена, крайне загромождена разнаго рода препятствіями, и только «въра въ чудеса,--говорить Салтыковъ, — помогла литературъ 40-хъ отыскать извъстные идеалы добра и истины, благодаря которымъ она не задохлась»... Свободное выраженіе мысли такъ и осталось идеаломъ Бълинскаго, осуществленія котораго онъ ждаться.

Напротивъ, наступало «страшное время», наступала эпоха «цензурнаго террора» (1848—1855 гг.). Но Бълинскій, къ счастію для него, умеръ 26 мая 1848 года. По словамъ Грановскаго, искренно завидовавшаго его смерти, онъ умеръ какъ разъ во-время. Панаевъ, часто носъщавшій Бълинскаго, разсказываеть, что зима 1847—1848 гг. «тянулась для него мучительно»... «Бользненныя страданія развились страшно въ нослъднее время отъ нетербургскаго климата, отъ разныхъ огорченій, непріятностей и отъ тяжелыхъ смутныхъ предчувствій чего-то недобраго. Стали поситься какіе-то неблагопріятные

для него слухи, все какъ-то душиве и мрачнее становилось кругомъ его, статьи его разсматривались все строже и строже»... Придя однажды къ Белинскому, Панаевъ засталь его въ сильномъ волненіи. Оказалось, что къ нему являлся жандармъ съ новесткою, приглашавшей пожаловать для объясненій въ то учрежденіе, которое заведывало тогда дёлами печати. Но Белинскій уже не могъ встать съ постели, и свиданіе «съ хозяиномъ тогдашней литературы» не состоялось. Болезнь и нравственныя страданія быстро разрушали слабый организмъ Белинскаго, и онъ скончался вскорт после разсказаннаго Панаевымъ случая. Похороны Белинскаго были, по свидетельству присутствовавшихъ на нихъ, какъ нельзя боле скромны. На Волково кладбище провожали его тело немногіе друзья, но къ нимъ, точно выросши вдругъ изъ земли, по дорогь примкнули трос или четверо неизвестныхъ лицъ, остававшихся до конца совершенія обряда и следившихъ весьма внимательно за всёми подробностями.

Ла, смерть спасла Бълинскаго во-время отъ предстоявшихъ ему тяжелыхъ испытаній. Можно себѣ представить, какая жестокая кара постигла бы автора письма къ Гоголю, если за одно только чтеніе или распространеніе этого письма ссылали на каторгу. Русская государственность страшио метила каждой личности за сознательнокритическое отношение окружающей действительности. Чемъ КЪ крупнъе была личность, чъмъ болъе она содъйствовала пробужденію общаго сознанія, тъмъ труднъе ей было жить въ то безправное время. Бълинскій всю жизнь страдаль оть тяжелыхъ цензурныхъ условій. Онъ давно жаловался близкимъ людямъ, что у насъ можно только объ искусствъ «врать, что угодно», а «о дъль, т.-е. о нравахъ и правственности», писать почти не возможно: цензура вырѣзываетъ цълыми листами. Иъсколько поздибе, но еще до перехода въ «Современникъ» онъ писалъ: «Мы живемъ въ страшное время, судьба налагаеть на насъ схиму: мы должны страдать, чтобы нашимъ внукамъ было легче житъ... Умру на журналъ и въ гробъ велю положить подъ голову книгу «Отечественныхъ Записокъ». Я литераторъ — говорю это съ болвзиениымъ и вмъстъ радостнымъ и гордымъ убъжденіемъ. Литературѣ рассейской мол жизнь и мол кровь»...

Памъ остается сказать еще ивсколько словъ о духовной личности Бълинскаго и его отношеніяхъ къ друзьямъ. Воспоминанія и письма последнихъ даютъ обильный матеріалъ для ея характеристики. Изъ московского кружка ближе другихъ стояли къ Бълинскому Станкевичь и Боткинъ. Объ отношеніяхъ Бълинскаго къ первому мы уже говорили. Продолжительная переписка Бълинскаго со вторымъ свидътельствуеть о тъсной дружеской связи между ними. По едва ли эта связь могла имъть такое серьезное значение въ ходъ умственнаго развитія знаменитаго критика, какъ связь съ первымъ, хотя эта носледняя была гораздо короче. Когда въ 1857 году известный въ то время писатель Дружининъ, задумавъ общирную работу о Бълинскомъ, обратился къ Боткину за матеріалами и сообщилъ ему, что хочеть его въ своемъ труде поставить на нервое место, какъ вліятельныйшаго друга Былинскаго, Боткины благоразумно отказался оты такой почетной, по незаслуженной имъ роли. Время Бълинскаго, отвътиль онь «было то, что нъмцы называють «Sturm und Drang Periode». Все въ насъ кинъло и все требовало отвъта и разъясненія: всякій клаль свою носильную ленту въ общую сокровищницу, которой была критика Бълинскаго. Одинъ меньше, другой больше, но какъ теперь разберешь?» Замъчаніе върное. Не только тогда, въ 50-хъ годахъ, но и въ настоящее время, несмотря на обиліе вышедшихъ въ свъть матеріаловъ, разобраться въ этомъ вопросъ не возможно. Въ кружкахъ, дъйствительно, кинъла живая общая работа. Какъ среди славянофиловъ, такъ и среди западниковъ шли нескончаемые разговоры, происходиль постоянный обмѣнъ мыслей, создавались общими силами цълыя теоріи, и до сихъ поръ далеко не всегда можно рѣшить, кому принадлежить та или другая идея, то или другое ноложение. Также върно замъчено Боткинымъ относительно зависимости критики Бѣлинскаго отъ кружковыхъ идей: въ извъстной мъръ она была, дъйствительно, общей сокровищницей, что нисколько не умаляеть ея достоинствъ и не уничтожаеть ея весьма сильнаго самобытнаго, личнаго характера. Что же вложилъ въ эту сокровищинцу Боткинъ? Изъ его переписки съ Бълинскимъ ясно видно, что между инми существовали тЕсныя дружескія отношенія, что онъ быль полезень Бълинскому своими общирными знаніями по исторіи европейскаго искусства и эстетики. Но и только, только въ этой области возможно допустить вліяніе Боткина на Бѣлинскаго. По вопросамъ чисто литературнымъ Бѣлинскій охотно совътовался съ нимъ и часто соглашался, по вопросамъ философскимъ и общественнымъ—чаще спорилъ и расходился, какъ это мы могли замѣтить изъ приведенныхъ выше цитатъ. Что же касается вопросовъ правственнаго порядка, въ этой области авторитетъ Бѣлинскаго стоялъ такъ недосягаемо высоко надъ всѣми окружавшими его, что здѣсь вліяніе могло исходить только отъ его замѣчательной личности. И, дъйствительно, умеръ Бѣлинскій—упала и нравственная личность Боткина, который, оставшись безъ дружеской поддержки, совсѣмъ опустился нравственно и въ своей враждѣ къ движенію 60-хъ годовъ дошелъ чуть не до чистаго доноса.

Въ талантливыхъ характеристикахъ Бѣлинскаго, написанныхъ лучшими друзьями послѣднихъ лѣтъ его жизни, наиболѣе справедливо оцѣнившими высокія свойства его души, живо рисуется его чистый, свѣтлый образъ. Изъ нихъ мы узнаемъ, какъ сильно и благотворно было его вліяніе на друзей и какъ горячо его всѣ любили и уважали.

«Бълинскій, — говорить Кавелинъ, — имълъ на меня и на всъхъ чарующее действіе. Это было действіе человека, который не только шелъ далеко впереди пасъ яснымъ пониманіемъ стремленій и потребностей того мыслящаго меньшинства, къ которому мы принадлежали, не только освъщалъ и указывалъ намъ путь, но всъмъ своимъ существомъ жилъ для тъхъ идей и стремленій, которыя жили во всёхъ насъ, отдавался имъ страстио, наполнялъ ими все свое бытіе. Прибавьте къ этому гражданскую, политическую и всяческую безупречность, безпощадность къ самому себъ, при большомъ самолюбін, и вы поймете, почему этоть человікь господствоваль въ кружкъ неограниченно. Мы понимали, что онъ въ своихъ сужденіяхь часто бываль неправь, увлекался страстью далеко за предѣлы истины; мы знали, что сведения его (кроме русской литературы и ея исторіи) бывали недостаточны: мы видьли, что Вълинскій часто поступаль, какъ ребенокъ, какъ ребенокъ шествоваль и увлекался... Но все это исче

авторитетомъ великаго таланта, страстной, благороднъйшей гражданской мысли и чистой личности, безъ пятна, -- личности, которой нельзя было подкупить пичёмъ, даже ловкой игрой на струнъ самолюбія. Бълинскаго въ нашемъ кружкъ не только нъжно любили и уважали, но и нобаивались. Каждый пряталь гниль, которую носиль въ своей душъ, какъ можно, подальше. Бъда, если она попадала на глаза Бълинскому: онъ ее выворачивалъ тотчасъ же на показъ всъмъ и неумолимо, язвительно преслъдовалъ несчастнаго дни и недъли, не келейно, а соборнъ, передъ гсъмъ кружкомъ... Извъстно, что и себя онъ тоже не щадилъ. Панаеву не мало доставалось за его суетность, мив за «прекраснодуппіе» и за славянофильскія наклонности, которыя въ то время были очень сильны. Вліяніе Бълинскаго на мое нравственное и умственное воспитание за этотъ неріодъ моей жизни было неизміримо, и оно никогда не изгладится изъ моей памяти». Это добровольное подчинение человъку, признание за нимъ права быть судьей, судьей безпощаднымъ, неумолимымъ, можеть быть объяснено только темъ высокимъ строемъ всего нравственнаго существа, той ръдкой нравственной чистотой, которыми отличался Бълинскій. Кавелинъ говорить върно, туть дъйствовало все въ совокупности: и авторитетъ великаго таланта, и благородство мысли, и ел честность, неподкупность, и всяческая безупречность. «Когда я познакомился съ нимъ, — пишеть Тургеневъ въ своихъ воспоминаніяхъ, — его мучили сомивнія». Эту фразу я часто слышалъ и самъ примънялъ ее не однажды, но дъйствительно и вполнъ примънялась она къ одному Бълипскому. Сомнънія его именно мучили, лишали его сна, пищи, неустанно жгли и грызли его; онъ не позволялъ себъ забыться и не зналъ усталости; онъ денно и нощно бился надъ разрѣшеніемъ вопросовъ, которые самъ задавалъ себъ. Бывало, какъ только я приду къ нему, — онъ исхудалый, больной (съ инмъ сделалось восналение въ легкихъ и чуть не унесло его въ могилу), тогчасъ вставалъ съ давана и едва слышнымъ голосомъ, безпрестапно кашляя, съ пульсомъ, бившимъ сто разъ въ минуту, съ неровнымъ румянцемъ на щекахъ, начнетъ прерванную наканунь бесьду. Искрепность его дъйствовала на меня, его огонь сообщался и міть, важность предмета меня увлекала; но, поговоривъ часа два - три, и ослабъвалъ, легкомысліе молодости брало свое, мит хоттлось отдохнуть, я думаль о прогулкт, объ объдъ; сама жена Бълинскаго умоляла и мужа, и меня хотя немножко погодить, хотя на время прервать эти пренія, напоминала ему предписаніе врача... по съ Бълинскимъ сладить было не легко. «Мы не ръшили еще вопроса о существованіи Бога, --- сказаль онъ мит однажды съ горькимъ упрекомъ, —а вы хотите тсть!..» «Сознаюсь, прибавляетъ Тургеневъ, -- что, написавъ эти слова, я чуть не вычеркнулъ ихъ при мысли, что они могутъ возбудить улыбку на лицахъ иныхъ изъ моихъ читателей... Но не пришло бы въ голову смъяться тому, кто самъ бы слышаль ихъ, какъ Бълинскій произнесъ эти слова, и если при воспоминаніи объ этой небоязни смѣшного ульбка можеть прійти на уста, то развѣ ульбка умиленія и удивленія»... Бълинскій бывалъ строгъ къ людямъ: онъ особенно казнилъ въ нихъ отсутствие прочныхъ нравственныхъ устоевъ. Но онъ имълъ на это право. Въ своей собственной жизни, къ себъ самому онъ быль безпощадно требователенъ и суровъ. Онъ неуклонно, подвижнически, следовалъ своему идеалу. Слово не расходилось у него сь деломъ. «Разъ приходить онъ, - разсказываетъ Герцепъ, - обедать къ одному литератору на Страстной недёлё, подаютъ постныя блюда. «Давно ли, спрашиваетъ онъ, вы сдълались такъ богомольны?» — «Мы фдимъ, отвъчаетъ литераторъ, постное просто-напросто для людей». — «Для людей? спросилъ Бълинскій и поблъдпълъ. Для людей? повторилъ онъ и бросилъ свое мъсто. Гдъ ваши люди? Я имъ скажу, что они обмануты; всякій открытый порокъ лучше и человъчествениће этого презрћијя къ слабому и исобразованному, этого лицемфрія, поддерживающаго невъжество. И вы думаете, что вы свободные люди? Прощайте, я не ъмъ постнаго для поученія, у меня ифть людей!» Бълинскій не выносиль также ученаго педантизма, смъло ръшающаго живые общественные вопросы, не терпълъ пошлыхъ рѣчей, произпосимыхъ съ апломоомъ и докторальнымъ тономъ. Герценъ разсказываетъ о непріятной встрічть съ такимъ ученымъ на литературной вечерникъ у литератора, соблюдавшаго посты для своихъ людей. Одинъ изъ присутствовавшихъ, чопорный и приличный магистръ-филологъ, говоря о знаменитомъ инсьмѣ 😘

адаева, назвалъ это произведение гнуснымъ и презрительнымъ. «Я ему доказываль, -- говоритъ Герценъ, -- что эпитеты гнусный и презрительный — гнусны и презрительны, относясь къ человъку, смъло высказавшему свое митніе и пострадавшему за него. Онъ мит толковалъ о целости народа, объединстве отечества, о преступленіи разрушать это единство, о святыняхъ, до которыхъ нельзя касаться. Вдругъ мою ръчь подкосилъ Бълинскій. Онъ вскочилъ съ своего дивана, подошелъ ко мнъ уже блъдный, какъ полотно, и, ударивъ меня по плечу, сказаль: «Воть они высказались — инквизиторы, цензоры — на веревочкъ мысль водить»... и пошелъ, и пошелъ. Съ грознымъ вдохновеніемъ говорилъ опъ, приправляя серьезныя слова убійственными колкостями. «Что за обидчивость такая, палками бьють, не обижаемся, въ Сибирь посылають, не обижаемся, а тутъ Чаадаевъ, видите, зацъпилъ народную честь, не смъй говорить; ръчь — дерзость, лакей никогда не долженъ говоритъ! Отчего же въ странахъ больше образованныхъ, гдъ кажется чувствительность тоже должна быть развитье, чьмъ въ Костромь да Калугь, не обижаются словами?» -- «Въ образованныхъ странахъ, сказалъ съ дражаемымъ самодовольствомъ магистръ, есть тюрьмы, въ которын запирають безумныхъ, оскорбляющихъ то, что чтитъ цёлый народъ... и прекрасно делаютъ». Вълинскій выросъ, опъ быль страшенъ, великъ въ эту минуту; скрестивъ на больной груди руки и гляди прямо на магистра, онъ ответиль глухимъ голосомъ: «А въ еще болье образованныхъ странахъ бываетъ гильотина, которой казнять тьхъ, которые находять это прекраснымъ»... Герценъ говоритъ, что послѣ этихъ словъ наступила пауза, всѣ были смущены, магистрънатріоть быль уничтожень и вскорі убхаль. «Въ Білинскомъ, говорить Герцень, --обитала мощная, гладіаторская натура! Да, это быль сильный боець: онъ не умъль проповъдывать, поучать, ему надобенъ былъ споръ. Безъ возраженій, безъ раздраженія, онъ нехорошо говорилъ, но когда онъ чувствовалъ себя уязвленнымъ, когда касались до его дорогихъ убъжденій, когда у него начинали дрожать мышцы щекъ и голосъ прерываться, тутъ надобно было его видъть: онъ бросался на противника барсомъ, онъ рвалъ его на части, дълаль его смешнымъ, делалъ его жалкимъ и по дороге съ необычайной силой, съ необычайной поэзіей развиваль свою мысль. Споръ оканчивался очень часто кровью, которая у больного лилась изъ горла. Блѣдный, задыхающійся, съ глазами, остановленными на томъ, съ кѣмъ говорилъ, онъ дрожащею рукой поднималъ платокъ ко рту и останавливался, глубоко огорченный, уничтоженный своей физической слабостью. Какъ я любилъ и какъ жалѣлъ я его въ эти минуты!»

Тотъ же Герценъ разсказываетъ много смѣшного объ извѣстной уже намъ застѣнчивости Бѣлинскаго. Онъ всегда терялся въ незнакомомъ или большомъ обществѣ. На улицѣ, по словамъ Панаева, его походка дѣлалась робкою, «онъ производилъ впечатлѣніе травленнаго волка—своею пугливою серьезностью, тревожными взглядами, которые онъ бросалъ по сторонамъ»... Бѣлинскій всячески старался скрыть это «дикое», какъ онъ самъ выражался, свойство своей натуры, нелѣпую боязнь людей, но безуспѣшно, и это огорчало, сердило и разстраивало его. Онъ чувствовалъ себя свободно, самимъ собою, только въ тѣсномъ кругу друзей. Здѣсь онъ былъ развязенъ, веселъ, остроуменъ. Часто приходилъ онъ усталый къ Герцену и, лежа на полу, игралъ съ его двухлѣтнимъ ребенкомъ цѣлые часы отдыхая, но призвукѣ колокольчика онъ безпокойно вздрагивалъ и хватался за свою шляпу.

Бользнь и житейскія невзгоды быстро подтачивали его здоровье въ посльднее время, но, несмотря на это, онъ находиль въ себь достаточно силь и для работы, и для ноддержки и ободренія другихъ близкихъ ему людей. Въ этомъ хиломъ, больномъ, раздражительномъ человъкъ было очень много глубокой любви къ людямъ вообще и ивжнаго трогательнаго чувства къ тъмъ, которые близко сходились съ нимъ но своимъ воззръніямъ. Его письма къ несчастному въ своей семейной жизии Кольцову переполнены сердечнымъ участіемъ и нъжной лаской. И какъ же любили его за это друзья! «Не льстя говорю вамъ, — пишетъ Кольцовъ, — давно я васъ люблю, давно читаю ваши мнънія, читаю и учусь, но теперь читаю ихъ больше... Много уже они сдълали добра, но болье сдълаютъ... Ваша ръчь — высокая, святая ръчь убъжденія». Едва ли не болье всъхъ Бълинскому обязанъ былъ Некрасовъ. Онъ и самъ свидътельствуетъ мось

этомъ. Подъ непосредственнымъ руководствомъ Бълинскаго онъ работаль надъ своимъ самообразованіемъ. Бѣлинскій мягко, деликатно давалъ чугствовать молодому умному юпошт педостаточность его знаній. Замьтивъ большія дарованія Некрасова, онъ вытащиль его изъ той низменной литературной среды, въ которой онъ вращался, поставляя по нуждь, изъ-за куска хльба, на книжный рынокъ разнообразныя лубочныя произведенія. Пекрасовъ именно ему обязанъ своимъ спасеніемъ, и онъ не остался въ долгу у своего учителя: онъ заплатилъ ему чудными, высоко поэтическими характеристиками его личности, которыя знаеть наизусть вся образованная Россія. Правственное вліяніе Бѣлинскаго на Тургенева также стоить виѣ всякаго сомненія. Велинскому нередко приходилось сдерживать и справедливо упрекать тогда еще очень молодого писателя за нъкоторыя легкомысленныя увлеченія. Кром'в Достоевскаго, объ отношеніяхъ котораго къ Бълинскому у насъ ръчь впереди, въ кружкъ не было человъка, который бы не любиль его и не храниль о немъ благодарныхъ и часто восторженныхъ воспоминаній.

Бѣлинскій быль истипнымь правственнымъ руководителемъ многихъ пашихъ писателей. Его обаятельная, свѣтлая личность, отразившаяся и въ его сочиненіяхъ, и въ приведенныхъ воспоминаніяхъ
друзей благотворно дѣйствовала и продолжаетъ до сихъ поръ дѣйствовать на читателя. «Великое сердце», «человѣкъ безъ единаго пятпышка», «великій праведникъ литературы русской», «великомученикъ
правды», «духовный отецъ нашей литературы» — вотъ опредѣленія,
вотъ эпитеты, которые прилагаются къ имени Бѣлинскаго лучшими
біографами и изслѣдователями его эпохи. И говоря строго, по всей
справедливости, ни въ одномъ изъ нихъ нельзя пайти преувеличенія,
всѣ опи на мѣстѣ. Да, Бѣлинскій—отрадное, чудное, великое явленіе
русской жизни и литературы, хотя и рѣдкое, но не исключительное,
къ нашему счастію. Въ дальнѣйшихъ очеркахъ мы укажемъ въ
числѣ продолжателей его дѣла ему подобныхъ.

## XII.

## Д. В. Григоровичъ.

Періодъ новъйшей русской литературы, начинающійся 40-ми годами, отличается отъ предшествующаго многими особенностями, которыя різко бросаются въ глаза. Въ это время, какъ мы виділи, въ нашей литературъ ясно обозначаются литературныя партіи, отличающіяся одна оть другой опредъленнымъ направленіемъ. Писателю приходится держаться извъстной системы воззръній: онъ становится общественнымъ вождемъ. «Волшеоное словцо направление всъхъ увлекаеть», говорить Бълинскій. «Словесныхъ дёль мастера», люди безъ убъжденій, теряють мало-но-малу всь шансы на успъхъ. Чъмъ далье, тымь болье литература солижается съ жизнью, становится болъе чуткою къ требованіямъ времени, отзывчивою на вопросы текущей жизни. Въ новомъ общественномъ движеніи, начавшемся съ половины 50-хъ годовъ, она уже является главной движущей силой: литераторы-нублицисты и критики разныхъ направленій обсуждають поставленные на очередь важнъйшіе общественные вопросы, направляють общественную мысль, руководять движеніемь; поэты въ стихахъ и прозъ отражають новое общественное настроеніе, создають повые общественные типы, иногда опережающіе современную жизнь. Тенерь писатель уже поставленъ въ необходимость выставить свое знамя, заявить о принадлежности къ той или другой партіи, «пойти направо или налѣво». Даже большой таланть не спасеть его отъ равнодушія общества, если онъ проводить отсталые взгляды, не интересуется общественными вопросами и совершенно глухъ къ требованіямъ времени. Поэтомъ можеть онъ не быть, «но гражданиномъ быть обязанъ». Такъ, напр., поэть А. Майковъ, остававнийся почти все время равнодушнымъ къ живой современности и въ концф вдохновлявшійся славянофильскими идеями, не вызывать къ себъ большихъ симнатій и не имблъ такого широкаго распространенія, какъ, напр., Пекрасовъ или, поздиве, Надеопъ, хотя въ антологическихъ стихотвореніяхъ стоялъ на одной высотѣ съ Пушкинымъ. А. Толстой при жизни не былъ популяренъ по тѣмъ же причинамъ, и только послѣ смерти его талантъ былъ оцѣненъ болѣе справедливо, когда изъ опубликованныхъ его писемъ и другихъ біографическихъ данныхъ узнали, что онъ вовсе не былъ ни ретроградомъ, ни славянофиломъ, какъ это могло казаться по нѣкоторымъ его съ полемическимъ задоромъ написаннымъ произведеніямъ, ни человѣкомъ, вполнѣ равнодушнымъ къ современности. Первоклассный русскій драматургъ А. И. Островскій, имѣвшій сначала огромный успѣхъ, быстро потерялъ расположеніе публики въ 70-хъ годахъ, когда пересталь интересоваться современною жизнью, началъ писать историческія хроники и такія фантастическія пьесы, какъ «Спѣгурочка».

Съ 40-хъ же годовъ наша литература перестаетъ быть исключительно дворянскою. Хотя большинство выдающихся литературныхъ дарованій эпохи Бълинскаго принадлежить еще къ болье или менье родовитому дворянству, какъ Аксаковы, Хомяковъ, И. Киръевскій, Станкевичъ, Герценъ, Огаревъ, Бакунинъ, Грановскій, Тургеневъ, Некрасовъ, Салтыковъ и др., но составъ дъятелей литературы уже замътно начинаетъ обновляться входящими въ него людьми изъ другихъ сословій, такъ называемыми разночинцами: Полевой, Надеждинъ, Бълинскій, Богкинъ, Кольцовъ, Гончаровъ, Островскій-не дворянс. Вмъсть съ тьмъ измъняются литературные формы и интересы. Любимою формой изящной словесности становятся романъ и повъсть и поглощають всв остальные роды и виды поэтическихъ произведеній, какъ это отмътилъ Бълинскій въ одной еще изъ первыхъ своихъ статей. На первый планъ выдвигаются интересы общественные и въ художественныхъ произведеніяхъ, и въ критикъ: гоголевское направленіе преобладаєть надъ пушкинскимъ. Русская литература усвоиваеть французскій терминъ «физіологія общества» (т.-е. его бытовая сторона) и ставить своей задачей изображение состояния общества въ извъстный періодъ, при извъстныхъ условіяхъ. Все пире и шире захватываеть она національную жизнь: въ ней выступають одно за другимъ такія сословія, состоянія, которымъ не было міста въ прежней литературь: являются мелкіе чиновники, купцы, мъщанс, крестьяне, бъдные, забитые люди, униженные, оскорбленные, чему

такъ радовался Бълинскій, разбирая нервую повъсть Достоевскаго; наконець изображаются городскія «норы и трущобы». Чемь дальс, тъмъ сильнъе и глубже начинають интересоваться образованные русскіе люди жизнью крестьянина. Его быть, правы, обычаи, в рованія, поэзія становятся предметомъ внимательнаго наблюденія и изученія. Ифкоторые отправляются пршкомъ въ далекія путешествія, чтобъ изучить эту жизнь на мъстахъ, собрать матеріаль для научной обработки. Возникаетъ серьезный этнографическій интересъ. Симпатіп къ народу, обнаружившіяся въ 40-е годы, все болье и болье усиливаются въ предреформенные 50-е годы и въ следующую за ними эпоху реформъ, а въ пореформенное время пробуждается благородное стремленіе научить, просвётить темную деревню и помочь ей въ годину народнаго бъдствія. Это движеніе интеллигенціи къ народу очень ярко отражается въ нашей литературъ. Разсказы, повъсти, драмы изъ пароднаго быта появляются все чаще и чаще въ пашихъ журналахъ и въ отдъльныхъ изданіяхъ. Создается цълая «мужицкая» беллетристика и популярно-научная народная литература.

Въ этомъ движеніи русская общественная мысль, блуждавшая въ 30-хъ годахъ внѣ времени и пространства, нашла, наконецъ, конкретныя формы для своего выраженія. Изъ предыдущаго мы вітдели, что Герценъ несколько ранее, а Белинскій немного позднее, пришли къ однимъ и темъ же выводамъ: въ общественныхъ интересахъ, въ народной идев нашли они то, чего искали. Съ начала 40-хъ годовъ ихъ вліяніе становится шире, а съ половины этого десятильтія новыя идеи распространяются уже съ какою-то стихійною силой: онъ захватывають даже людей равнодушныхъ въ общественнымъ интересамъ. Литературная двятельность Григоровича можеть служить убъдительнымъ тому доказательствомъ. Она является весьма характернымъ для этой эпохи фактомъ. Въ самомъ дѣлѣ, не вительно ли, что человъкъ съ натурой артистической, никогда не интересовавшійся общественными вопросами, полурусскаго происхожденія, чисто французскаго воспитанія, до самаго совершеннольтія нлохо владъвній русскимъ языкомъ, ноложиль начало нашей «мужицкой» беллетристикь? Какъ это случилось, мы сейчасъ разскажемъ.

Д. В. Григоровичь родился въ 1822 году въ городъ Симбирскъ. Его мать и бабушка съ материной стороны были чистокровныя француженки. Имъ-то и пришлось воспитывать будущаго русскаго писателя-народника, такъ какъ отецъ его, отставной гусаръ, помъщикъ, умеръ въ то время, когда ребенокъ находился еще въ безсознательномъ, младенческомъ возрастъ. «Воспитаніемъ моимъ, — говоритъ Григоровичъ, — почти исключительно занималась бабушка, шестидесятилътняя старуха... вольтерьянка въ душъ», женщина съ сильнымъ и властнымъ характеромъ. Мать Григоровича боялась ся и относилась къ ней съ «подобострастіемъ» и «покорностью дѣвочкиподростка»... Съ большою и безразсудною строгостью воспитывала старуха своего внучка. Первоначальное обучение велось безтолково. Русскій языкъ слышался только въ разговорахъ съ прислугой. Мальчикъ читалъ септиментальные французскіе разсказы и былъ постоянно одиновъ. Когда ему минуло 8 лътъ, кому-то пришло въ голову отвезти его въ Москву. Здесь онъ случайно попаль въ пансіонъ содержательницы моднаго французскаго магазина г-жи Монигетти, гдъ пробылъ три года и ничему не научился, кром' французскаго языка, которымъ щеголяли у насъ тогда всв частныя заведенія для дворянских в двтей. «Умственныя способности, --- какъ говорить онъ самъ, --- за это время не двинулись ни на одинъ градусъ»... Также случайно попалъ онъ и въ петербургское инженерное училище, гдъ его товарищемъ былъ Достоевскій. Много интересныхъ, характерныхъ подробностей въ своихъ «Воспоминапіяхъ» передаеть Григоровичь о суровой системѣ военнаго воспитанія въ николаевскую эпоху. Его умственное развитіе и здёсь не нодвигалось впередъ. «Я все еще не выходилъ изъ полусознательнаго и туманнаго состоянія ума, мізнавшаго быстро и ясно схватывать то, что читаль преподаватель съ каоедры, — говорить опъ, любонытство мое гораздо больше возбуждали наружность преподавателя, его голосъ, движенія, манера, чёмъ то, о чемъ онъ говорилъ». Науки точныя, составлявшія главный предметь преподаванія въ училищь, не давались ему. Положение его было тяжелое. Къ счастю, одинъ, хотя и непріятный, случай помогъ ему отдълаться отъ заведенія, которое нисколько иссоотв'єтствовало его склонностямъ и способностямъ. Онъ поступиль въ Академію Художествъ, по и туть пробыль недолго, потому что серьезнаго таланта къ живописи не оказалось, котя онъ чувствовалъ влечение къ этому искусству съ дѣтскаго возраста. Въ это время у него явилась другая, болѣе сильная страсть—къ литературѣ. Еще въ училищѣ онъ встрѣтился съ пріохотившимъ его къ чтенію Достоевскимъ и познакомился съ Некрасовымъ, выпустившимъ тогда въ свѣтъ свою нервую книжку стиховъ подъ заглавіемъ: «Мечты и звуки». По выходѣ изъ Академіи, онъ ближе сошелся съ обоими писателями и сталъ принимать участіе въ юмористическихъ сборникахъ, которые пздавалъ Некрасовъ. Но литературная работа шла туго, по собственнымъ признаніямъ Григоровича, русская грамота все еще ему давалась съ трудомъ.

Вскоръ онъ началъ сожительствовать съ Достоевскимъ. Они много вмѣстѣ читали, но 'исключительно романы и повѣсти; зачитывались особенно французскими. Въ своихъ «Воспоминаніяхъ» Григоровичъ интересно разсказываеть, какъ замкнутый въ себъ Достоевскій тайкомъ отъ него въ это время писалъ своихъ «Біздныхъ людей», какой огромный успъхъ имъла эта повъсть въ чтеніи и какъ вредно повліяль этоть неожиданный успѣхь на характерь самолюбиваго автора. Оба они находились подъ сильнымъ вліяніемъ Гоголя. Повъсть «Шинель» перечитывалась съ жадностью. Когда Некрасовъ поручилъ Григоровичу написать очеркъ изъ петербургской жизни для своего сборника «Физіологія Петербурга», то онъ, напавъ на мысль описать бытъ шарманщиковъ, занялся наблюденіями надъ петербургскими шарманщиками, собираніемъ матеріала, потому что хотѣлъ, какъ говорить, изобразить действительность такъ, какъ она есть, какъ Гоголь описываеть ее въ «Шипели». Онъ горячо и упорно работалъ. Его очерки имъли нъкоторый успъхъ: ихъ печатали охотно, одинъ изъ нихъ даже заслужилъ одобренія Бълинскаго. Но ни по силъ художественного творчества, ни по общественному значенію они не предсгавляли собою ничего выдающагося. При всей своей любви къ литературѣ и способностяхъ, молодой Григоровичъ былъ слишкомъ мало подготовленъ къ серьезной литературной деятельности, чтобы стать извъстнымъ писателемъ съ общественнымъ значеніемъ и занять въ ряду другихъ почетное мъсто, да и крупнаго художественнаго таланта не имълъ. По воть онъ понадаеть въ одинъ изъ тъхъ кружновъ, которые собирало пробуждавшееся общественное сознание во вторую половину 40-хъ годовъ. Это былъ кружокъ братьевъ Бекетовыхъ. Въ составъ кружка входили Достоевскій и Илещеевъ, и многіе изъ членовъ были потомъ постоянными посътителями вечеровъ Нетрашевскаго. «Кружку Бекстовыхъ, — разсказываетъ Григоровичъ, — я многимъ обязанъ. До того времени, какъ я сделался постояннымъ его членомъ, мои мыслительныя способности облекались, какъ тумапомъ. Бесъды съ Достоевскимъ никогда не переходили предъловъ литературы; весь интересъ жизни сосредоточивался на ней одной. Читалъ я, правда, много, но читалъ безъ всякаго выбора, все, что попадало подъ руку, читалъ исключительно романы, новъсти, жизнеописанія художниковъ. Я пи надъ чёмъ не задумывался сколькопиоудь серьезно; общественные вопросы меня нисколько не интересовали. Впечатлительный и страстный, я очертя голову бросался въ жизнь, отдаваясь минутному увлеченію. Многое, о чемъ не приходило мив въ голову, стало теперь занимать меня; живое слово, отрезвляющее умъ отъ легкомыслія, я внервые услышаль только здёсь, въ кружкъ Бекетовыхъ»... Здъсь, на кружковыхъ вечерахъ, Григоровичъ почувствовалъ свою отсталость и застыдился, здёсь впервые онъ встрѣтился съ проявленіемъ «негодующаго, благороднаго порыва противъ угнетенія и несправедливости»... и рішиль, что дальше такъ жить и писать нельзя. Онъ ясно увидъль всю ничтожность, безсодержательность своихъ произведеній, которыми начиналь было уже гордиться.

Подъ этими внечатлѣніями онъ бросаетъ Петербургъ и удаляется для серьезной работы въ деревню. Исторія одной несчастной крестьянки, разсказанная ему его матерью, даетъ благодарный матеріалъ для первой повѣсти. Сколько было положено имъ труда на эту новую для него работу, можно видѣть изъ собственныхъ его признаній. «Знакомый съ простонароднымъ русскимъ языкомъ только по рѣдкимъ книгамъ, которыя удавалось читать, и сталъ усердно изучать его практически,—говорить онъ, — проводилъ часы на мельницѣ, бесѣдуя съ помольцами, разговаривалъ съ нашими крестьянами, стараясь прислушаться къ складу ихъ рѣчи, записывалъ ихъ выраженія, казавшіяся миѣ оссбенно характерными и живописными. Первыя главы повѣсти «Де-

ревия» стоили мив неимовърнаго труда. Французскій языкъ, которымъ меня питали до тринадцатилътняго возраста, все еще по временамъ давалъ себя чувствовать». Трудность работы, конечно, увеличивалась еще тъмъ, что Тригоровичъ совсъмъ не зналъ жизни крестьянина или зналъ ее только, какъ баринъ, который всю жизнь, со школьнаго возраста, проведъ въ столицѣ и лишь изрѣдка и не надолго навзжаль въ деревню. Съ балкона барскаго дома или даже на мельниць, на ярмаркь, въ случайныхъ встръчахъ съ крестьянами, близко узнать крестьянскую жизнь и крестьянскую душу невозможно. Григоровичъ видёлъ, главнымъ образомъ, наружную или праздничную сторопу жизни, внутренняя, интимная ея сторона оставалась для него пензвъстной. Отсюда въ его деревенскихъ повъстяхъ и романахъ педостатокъ исихологическаго анализа. Усиленное чтеніе французскихъ романовъ и ос бенно Ж. Зандъ сказалось какъ на большихъ его романахъ изъ народнаго быта, такъ и на повъстяхъ: въ пихъ много искусственнаго, деланнаго по французскимъ образцамъ. Передавая очень правдиво обстановку и злоключенія главныхъ дъйствующихъ лицъ повъстей «Деревня» и «Аптонъ Горемыка», Григоровичъ идеализируетъ ихъ характеры, подобно Ж. Зандъ. И Акулина (пов. «Леревня») и Антонъ (пов. «Антонъ Горемыка») вышли у него героями безъ единаго пятнышка. Акулина страдаетъ безропотно, молча, великодушно до последняго вздоха, авторъ украсилъ ея образъ, придавъ ей даже свою личную черту— страсть къ поэтическому созерцанію красотъ природы.

Тъмъ не менте въ этихъ двухъ новъстяхъ Григоровнчу удалось выразить ярко духъ времени. Въ нихъ отразилось настроеніе эпохи. Мы видъли, какое впечатлѣніе произвели онт на Бълипскаго. Вотъ что писалъ онъ объ «Антонъ Горемыкъ» въ «Современникъ»: «Деревня» и «Антонъ Горемыка» — идутъ гораздо дальше физіологическихъ очерковъ. Антонъ Горемыка больше, чтмъ новъсть: это романъ, въ которомъ все върпо основной идет, все относится къ ней, завязка и развязка свободно выходятъ изъ самой сущности дъла. Несмотря на то, что внъшняя сторона разсказа вся вертится на пропажт мужицкой лошаденки, несмотря на то, что Антонъ — мужикъ простой, 103се не изъ бойкихъ и хитрыхъ, онъ лицо трагическое въ цолшамъ

значенім этого слова. Эта пов'єсть трогательная, по прочтенім которой въ голову невольно тъснятся мысли грустныя и важныя. Желаемъ отъ всей души, чтобы Григоровичъ продолжалъ пдти по этой дорогъ, на которой отъ его таланта можно ожидать такъ многаго... И пусть онъ не смущается бранью хулителей: эти господа полезны и необходимы для вернаго определенія объема таланта; чемь большая ихъ стая бъжить вслёдь успёха, темь, значить, успёхь огромнёе»... Успъхъ былъ, действительно, огромный, и объясняется онъ темъ, что Григоровичъ первый дерзнулъ посвятить цѣлую повѣсть изображенію простой будинчной жизни крестьянина, изображенію его невыносимо тяжелаго положенія. Онъ первый заставиль пожальть мужика, первый до слезъ тронулъ его несчастной судьбой. Бытовая правда повъсти была такъ необычна для того времени, что поразила всю читающую публику, а славянофилы, привыкшіе представлять себъ народную жизнь текущею ровно, невозмутимо, спокойно, увидёли въ повъстяхъ Григоровича и ложь, и оскорбленіе русскаго парода. «Историческое значеніе «Антона Горемыки», — говорить С. А. Венгеровъ, — вообще не меньше, чемъ «Записокъ охотника». Уступая имъ въ художественныхъ достоинствахъ ц въ глубинъ народной исихологіи, «Антонъ Горемыка» яснъе и непосредственнъе обрисовалъ ужасы кръпостного права. Если возводить 19 февраля къ его литературному генезису, то слезы, пролитыя надъ «Антономъ Горемыкою», занимають въ немъ такое же почетное мъсто, какъ чувство глубокаго уваженія къ народу, которое читателя «Записокъ охотника» приводило къ убъжденію, что народъ достоинъ свободы».

Разсказы изъ народной жизни писались и ранте Григоровича, по въ нихъ не касались ея отрицательныхъ сторонъ; рисовали преимущественно привлекательныя свойства русскаго національнаго характера, какъ, напримтрь, это дълалъ Даль, или изображали поэтическія стороны простого народнаго быта, какъ въ знаменитыхъ «Вечерахъ на хуторъ». Мужички Даля всегда обнаруживали необыкновенную смътливость, ловкость, добродушіе и затыкали за поясъ любого иностранца; они и выражались какъ-то особенно кудревато, сыпали острыми словцами, прибаутками, пословицами, какъ будто вмъстъ съ авторомъ были ихъ собпрателями. Здъсь кстати замътимъ, что и Григоровичъ

не избыть этого недостатка, какть результата болье книжнаго изученія жизни деревни, чымь прямого, пеносредственнаго знакомства съ нею. Въ своихъ большихъ деревенскихъ романахъ («Рыбаки» и «Переселенцы»), да и другихъ разсказахъ, при изображеніи положительныхъ крестьянскихъ типовъ, онъ нерыдко наноминаетъ Даля.

Въ талантъ Григоровича, по върному указанію нашей критики, значительно преобладаль эстетическій элементь надъ всёми остальными. Даже въ тъ моменты, когда онъ изображаетъ страданія своихъ героевъ, онъ является художникомъ живонисцемъ. «На первомъ планѣ всюду у него, -- говоритъ одинъ изъ критиковъ, -- описаніе, картина, ландшафтъ: то изображение внутренности какой-нибудь убогонькой избенки, то покривившагося плетня, то сцены у кабака въ духъ деревенского жанра, то явленій природы: грозы, осенней непогоды, распутицы и т. п.». Следуеть отдать ему справедливость, въ этомъ описательномъ родъ онъ большой мастеръ. Эстетическій элементь глубоко сидель въ самой натуре Григоровича. Онъ любилъ изящество, красоту во всемъ и цънилъ ее очень высоко. Эстетическіе интересы были его кровными интересами. И самъ онъ былъ милъ и изященъ. Въ кружкъ его такъ и звали «милъйшій Григоровичъ». Главный его таланть, какъ разсказывають, заключался въ умёньё разговаривать; говориль онь просто, красиво, увъренно, барскимъ, бархатнымъ тономъ; говорилъ преимущественно о своихъ заграничныхъ путешествіяхъ и художественныхъ музеяхъ, которые опъ осматривалъ. Все въ немъ показывало настоящаго художника - дилетапта. Этимъ, думается намъ, отчасти объясняется тотъ удивительный факть въ жизни Григоровича, что въ эпоху реформъ, въ самое горячее время прогрессивной работы, когда всв его сверстники: Тургеневъ, Герценъ, Толстой, Достоевскій, Пекрасовъ, Салтыковъ, Островскій, проявили удвоенную энергію въ литературной работь, онъ совсьмъ бросилъ перо и отдалъ свои силы исключительно художеству. Въ теченіе 23 лътъ, съ 60-го года и до 83-го, онъ не писалъ ничего. Въ качествъ секретаря Общества поощренія художествъ все это время онъ всецьло посвящаеть служению русскому искусству. И только въ 83-мъ году, въ глухую пору, онъ снова появляется въ литературъ, но двъ последнія его повести: «Гутганерчевый мальчикь» и «Акробаты блиготворительности» ничего не прибавили къ его прежней литературной славъ.

Все историческое значение Григоровича держится на двухъ указанныхъ нами первыхъ повъстяхъ изъ народнаго быта, въ которыхъ уловленъ важный историческій моменть. Что касается до остальныхъ многочисленныхъ его произведеній и мелкихъ и круппыхъ, въ которыхъ съ такою же любовью изображается деревенская жизнь, то они . и тогда уже не производили такого сильнаго внечатлѣнія, какъ указанныя первыя повъсти, по той, въроятно, причинъ, что въ нихъ онъ не сказаль ничего новаго: изученіе крестьянской жизни авторомъ не подвинулось ни на шагъ. Напротивъ, въ нихъ больше было художническаго любованія красотами сельской природы и картинами крестьянской жизни. Въ нихъ сильнъе и ръзче выступали недостатки его творчества: идеализація крестьянскихъ характеровъ, манерность, слащавость въ изображеніи, заимствованная у Ж. Зандъ, искусственные эффекты. Всв эти недостатки указаны еще критикой 50-хъ годовъ. Въ одной изъ книжекъ «Современника» за 55-й годъ была помъщена даже шутливая пародія на пов'єсть «Смедовская долина» Григоровича подъ названіемъ: «Черная долина» (La vallée noire), съ эпиграфомъ изъ Ж. Занда: «Oh! que j'aime cette vie calme et douce». Она начинается такъ: «У пастуха Ивана есть падчерица Марья. Однажды вечеромъ, стирая бълье на живописной ръчкъ (см. «Jeanne» Ж. Занда), она слышить подлѣ себя вздохъ — это Оедоръ, который служить батракомъ на сосъднемъ пчельникъ; Өедоръ подходитъ къ ней и, почесывая въ затылкъ, смотритъ на нее.

- Чаво не видалъ, глаза-те уставилъ?— не безъ напвнаго кокетства спрашиваетъ Марья, слегка краснъя.
  - Эхъ, Машутка, больно те я полюбилъ-то!.. и т. д.

«Упреки въ пейзанствъ, —говоритъ С. А. Венгеровъ, —т.-е. въ томъ, что незамысловатымъ русскимъ мужичкамъ приданы Григоровичемъ совершенно несвойственныя имъ французско-романтическія качества, въ извъстной степени справедливы по отношенію къ большимъ его народнымъ романамъ. Идеализаціи въ нихъ, дъйствительно, не мало».

«Внв изображенія народной жизни, — по справедливому мивнію того же С. А. Венгерова, — произведенія Григоровича пе представля-

ють собой литературнаго интереса»... Особенно, прибавимъ мы, неудачны, скучны его юмористическія произведенія, какъ, напр., его большой романъ «Проселочныя дороги», въ которомъ онъ, изображая старый помѣщичій быть, рабски подражаеть Гоголю въ «Мертвыхъ душахъ». Очевидно, юморъ не составлялъ необходимой принадлежности его таланта.

Первыми народными повъстями Григоровичъ выдвинулся впередъ и сталъ на ряду съ такими первоклассными талаптами, какъ Герценъ, Тургеневъ, Гончаровъ и потомъ Л. Толстой; онъ вошелъ и въ кружокъ Бълинскаго, но не сблизился съ знаменитымъ критикомъ. Изъ его «Литературныхъ воспоминаній», вышедшихъ въ 1893 году, ясно видно, что онъ не благоволить къ Бълинскому. Оно и нонятно: Бълинскій въ эти последніе годы жизни быль всецело поглощень общественными вопросами, къ которымъ Григоровичъ былъ довольно равнодушенъ. Ихъ интересы расходились. Григоровичъ только случайно и на краткій мигъ прикоспулся въ кружкв Бекетовыхъ къ новому движенію; онъ увлекся «живымъ словомъ», услышаннымъ эдёсь, но это увлечение было поверхностнымъ и скоро прошло, «живое слово» довольно быстро вылетело изъ намяти. И мужицкой жизнью онъ заинтересовался по-барски, слегка, не углубляясь въ нес. Огромный усифхъ «Антона Горемыки» вполит удовлетворилъ его, и онъ остановилси на барскомъ состраданін къ меньшому брату. Оно правилось ему, какъ красивая, изящиая поза, въ которой онъ и застылъ навсегда.

Пужно, впрочемъ, сказать, что и наступившее съ 48-го года время не благопріятствовало никакому движенію впередъ. Это было самое удушливоє время, когда своєволіє нодозрительной не въ мѣру администраціи не знало никакихъ предѣловъ. Все какъ-то принизилось и опустилось въ эту пору; и осиротѣвшій кружокъ Бѣлинскаго измѣнился не къ лучшему: оставшись безъ поддержки и руководства, тѣ изъ его членовъ, въ которыхъ еще при жизни Бѣлинскаго замѣчалась склонность къ смакованію художественныхъ красотъ въ поэтическихъ произведеніяхъ, окончательно отдались эстетическимъ интересамъ, забывъ завѣты своего учителя. Эстетическая рутина стала господствующимъ элементомъ въ пзящной словесности и осмобенно въ критикъ. Даже въ лучшемъ изъ тогдащихъ журивлюю.

«Современникъ», тонъ значительно понизился. «Настроеніе было подавленное, - говоритъ А. И. Пышинъ по своимъ личнымъ воспоминаніямъ, -- трудно было говорить въ литературѣ даже то, что говорилось еще недавно, въ концъ сороковыхъ годовъ. По распоряженіямъ негласнаго комитета даже отбирались нъкоторыя книги прежняго времени, напр., «Отечественныя записки» сороковыхъ годовъ; славянофиламъ просто запрещали писать»... «Въ кругу «Современника» передавались текущія новости разнаго рода, цензурные анекдогы, иногда сверхъестественные, или шла незатвиливая пріятельская болтовня, какая издавна господствовала въ холостой компаніи тогдашняго барскаго сословія. Нередко она попадала на темы совсемъ скользкія. Въ это время Дружининъ писалъ въ «Современникъ» цълые шутовскіе фельетоны подъ заглавіемъ: «Путешествіе Ивана Чернокнижникова но нетербугскимъ дачамъ» — для развлеченія читателя, да и собственнаго. Въ это время создавались творенія знаменитаго Кузьмы Пругкова, которыя нечатались въ «Современникъ», въ особомъ отдълъ журнала, и въ редакціи «Современника» я въ первый разъ познакомился съ однимъ изъ главныхъ представителей этого сборнаго символического псевдонима, Владиміромъ Жемчужниковымъ. Въ то же время, когда писались творенія Кузьмы Пруткова, пріятельская компанія, которою онъ собой представляль, отчасти аристократическая, продълывала въ Истербургъ различныя практическія шутовства... Но произведенія Кузьмы Пруткова, должны добавить мы, отличались блестящимъ остроуміемъ и содержали въ себъ подъ прикрытіемъ нельной шугки часто злую, ядовитую насмышку надъ господствовавшимъ офиціальнымъ направленіемъ. Афоризмы, анекдоты, баспи его были ипогда очень мътки и попадали не въ бровь, а въ глазъ дико реакціонной системы, давившей свободу общественной мысли: нькоторые изъ нихъ сохранили свою свъжесть до сихъ поръ. Протестъ такого рода, конечно, былъ слабъ, но иного и быть не могло: такъ было все сжато, сдавлено. Въ годы Крымской войны, впрочемъ, появилась и начала быстро распространяться рукописная литература, въ которой изображалась испорченность русской администраціи, подкупность суда, господствовавшая всюду офиціальная ложь и разныя многочисленныя пестроенія русской жизни.

Зло распространялось быстро, лучшіе люди приходили въ отчаяніе. «Общество быстро погружается въ варварство. Спасай, кто можеть, свою душу!» нисаль въ это время въ своемъ дневникъ цензоръ Никитенко. Славянофиловъ преслъдовали, какъ настоящихъ революціонеровъ. «Доносы шли тысячами», по словамъ Грановскаго О немъ въ течение трехъ мъсяцевъ два раза наводили справки. Было предположение закрыть всв университеты. Законоучителю въ кадетскихъ корпусахъ предписывалось внушать кадетамъ, что величіе Христа заключалось, главнымъ образомъ, въ покорности властямъ. Учитель исторіи должень быль разоблачать мишурныя добродьтели древнихъ республикъ и выставлять на видъ величіе Римской имперіи, которой недоставало только одного — наслъдственности. Въ «Наставленіи» для институтовъ говорилось, что для женщины исполненіе священныхъ обязанностей супруги и матери «и лучше, и выше всякихъ познаній географическихъ и историческихъ». На урокахъ географіи запрещалось распространяться объ образахъ правленія въ разпыхъ государствахъ. Хорошо намъ извъстный М. П. Погодинъ былъ заподозрънъ въ сношеніяхъ съ Герценомъ и представлялся въ глазахъ московской администраціи литераторомъ опаснымъ, стремящимся къ возмущению. Вотъ въ какомъ состояни находились литература и просвъщение и какъ была безотрадна общественная жизнь въ эпоху «цензурнаго террора» (1848—1855 гг.).

Въ старомъ пріятельскомъ кружкъ Бълипскаго самою крупною личностью былъ въ это время Тургеневъ, но и онъ, при всемъ своемъ большомъ умѣ и широкомъ образованіи, пе удержался на высотѣ прежнихъ воззрѣній. Подъ давленіемъ такихъ друзей, какъ Боткипъ и педавно примкнувшій къ кружку Фетъ, общественные интересы были забыты ради интересовъ эстетическихъ. По еще болѣе здѣсь удивительно то, что въ основу тѣсной дружбы, вскорѣ образовавшейся между этими тремя писателями, легла не одна любезная имъ эстетика, но и общая у нихъ вражда къ новому направленію «Современника», которое обнаружилось въ немъ тотчасъ, по вступленіи въ серединь 50.

редакторомъ. Очевидно, что старые пріятели Некрасова утратили всякое пониманіе основныхъ интересовъ времени. Григоровичъ примыкаль къ этому тургеневскому кружку и въ своихъ «Литературныхъ воспоминаніяхъ», разсказывая объ этомъ разрывъ, становится на сторону Тургенева и его друзей, обвиняя во всемъ Некрасова и «новыхъ лицъ, принадлежащихъ другому покольнію». Но намъ теперь достовърно извъстно, что все это происходило не такъ. Тургеневъ быль далеко не правъ въ своихъ отношеніяхъ къ Некрасову и «новымъ лицамъ», и если позднъе не сознался въ этомъ прямо и не возобновиль прежнихъ дружескихъ отношеній съ Некрасовымъ, то всс-таки перешелъ, какъ видно изъ его крупныхъ романовъ съ общественнымъ значеніемъ, на сторону этого новаго, прогрессивнаго направленія, а его пріятели, Боткинъ и Феть, очутились въ лагеръ враговъ прогресса. Боткинъ потомъ въ своей враждъ къ либераламъ дошелъ до того, что дълалъ прямыя указанія на «Современникъ», какъ на вредный органъ, лицу, назначенному на главный постъ въ управленіи по д'вламъ нечати, и потомъ радовался, когда этотъ журналъ былъ запрещенъ въ 1866 году. Впрочемъ, Боткинъ къ 60-мъ годамъ уже совсѣмъ утратилъ человѣческій обликъ. Самъ Тургеневъ писалъ Анненкову, послъ смерти Боткина, слъдующее: «Давно не исчезало съ житейской сцены человъка, столь способнаго наслаждаться жизнью; это былъ своего рода талантъ... Удивительно ретроградные инстинкты и предубъжденія сидъди въ этомъ купеческомъ сыпъ. Не хуже любого прусскаго юнкера или николаевскаго генерала... Литетура все-таки для него отзывалась чёмъ-то въ родё бунта». Поэтъ Феть съ самаго начала заявилъ себя помъщикомъ-кръпостникомъ. Онъ гордился тъмъ, что тогдашняя литература была «дворянская», и глубоко скорбълъ, что вошедшие въ нее «разночинцы» испортили ее, а во время освобожденія крестьянъ негодоваль на то, что многіе писатели-дворяне измѣнили «дворянскимъ интересамъ».

Въ безиристрастно написанной недавно книгѣ ак. А. Н. Пыпина: «П. А. Пекрасовъ», причины вражды тургеневскаго кружка къ редактору «Современника» и молодымъ его сотрудникамъ выяснены обстоятельно по личнымъ восноминаніямъ и письмамъ. Некрасова къ Тургеневу. По этимъ неосноримымъ даннымъ оказывается, что раз-

ладъ и разрывъ между двуми литературными поколѣніями, старымъ и молодымъ, былъ неизбъженъ. Въ основъ такихъ отношеній между ними лежало различіе взглядовъ на художественность и различіе въ отношеніяхъ къ общественнымъ вопросамъ. А разница вкусовъ, привычекъ и самаго образа жизни, обусловленная различнымъ происхожденіемъ и воспитаніемъ, сще болье усиливала первопачальную непріязнь, перешедшую потомъ въ непримиримую вражду. Здёсь впервые столкнулись строго, послъдовательно мыслящій, серьезпо образованный реалисть-«разночинець» съ избалованнымъ эстетомъ, «бариномъ» разошлись Правда идеалистомъ И навсегда. на сторонъ перваго: его стремленія отвъчали требованіямъ времени и были именно дальнъйшимъ развитіемъ идей Бълинскаго, на которыхъ онъ воспитался. Чернышевскій и Добролюбовъ были людьми того самаго типа, появленія котораго страстно желаль Белинскій, когда говорилъ, что теперь «предстоитъ надобность въ человъкъ трезвомъ, бодромъ, дъятельномъ, который бы смотрълъ прямо и любиль бы землю, жилище наше и нашихъ потомковъ». Чернышевскій и Добролюбовъ были достойными преемниками Бълинскаго и съ огромнымъ усивхомъ продолжали его работу. Подобно Бълинскому, требовавшему въ послъдніе годы отъ повъсти прежде гсего дъльности, а не щегольства, они настанвали на серьезности содержанія въ тогдашней повъствовательной литературь, на удаленіи изъ нея фальшивой идеализацін; на первый планъ выдвигали общественное значеніе художественнаго произведенія, требовали серьезнаго. пзображенія общественной жизни и ея условій. Они свято чтили память Бълинскаго, и не поминальными объдами, не съ бокалами въ рукахъ, не на словахъ только. Н. Г. Черпышевскій раньше всёхъ вспомниль великаго критика. Въ цёломъ рядё статей, напечатанныхъ въ «Современникъ» подъ заглавіемъ: «Очерки гоголевскаго періода», онъ первый выясниль великое значеніе даятельности Балинскаго для русскаго общества. Этоть серьезный историко-литературный трудъ, ценный до сихъ поръ, пачать быль въ то тяжелое -время, когда самое имя Бълинскаго было запретнымъ, тъмъ не мепъе Чернышевскій справился съ трудной задачей и сумъль обществу напомнить «больтиро водина великаго критика. Некрасовъ-

котораго старые пріятели кружка Бѣлинскаго считали теперь измѣнникомъ прежнимъ кружковымъ традиціямъ, ясно понималъ, что направленіе молодыхъ его сотрудниковъ, которое, казалось, нарушало завъты 40-хъ годовъ, въ сущности было продолжениемъ, развитиемъ взглядовъ и стремленій Бълинскаго. Чернышевскій и Добролюбовъ работали хорошо и много, и Некрасовъ, какъ редакторъ журнала, върно оцънивалъ ихъ трудъ и таланты, ихъ серьезное образование и глубокую преданность новымъ общественнымъ идеямъ. А «друзьямъ стараго кружка редакціи, — по словамъ А. Н. Пыпина, — новая критика была непріятна; «политика», т.-е. вопросы общественные, была неинтересна; «разные экономическіе вопросы» (а рѣчь шла объ освобожденіи крестьянъ) просто невразумительны». Некрасовъ же, какъ «настоящій литературный кормчій», хорошо сознавалъ важность и огромное общественное значеніе новаго направленія и дорожилъ настолько молодыми сотрудниками, что для того, чтобы не потерять ихъ, не остановился даже передъ разрывомъ съ Тургеневымъ и другими старыми пріятелями. И мы знаемъ, что онъ не ошибся. И Чернышевскій, и Добролюбовъ вполнъ оправдали его высокую оцвику.

Григоровичь, какъ видно изъ его «Воспоминаній», всегда былъ чуждъ правильнаго пониманія этихъ отношеній; ему не по-душъ было новое направленіе «Современника» своимъ рѣзкимъ демократизмомъ. Въ суровыхъ иногда отзывахъ Чернышевскаго онъ видълъ только «разстройство печени». Надо прибавить, что Григоровичъ и лично быль задъть въ рецензіяхъ Чернышевскаго. Та шутливая народія на пов'єсть Григоровича, начало которой приведено у насъ выше, принадлежала Чернышевскому. Но этимъ причинамъ его разсказъ о разрывѣ старыхъ сотрудниковъ съ редакціей «Современника» не отличается безпристрастіемъ, страдаеть часто неточностями въ передачь фактовъ или невърнымъ ихъ освъщеніемъ. Его точка зрынія на «Современникъ» и новое направленіе выясняется также изъ характеристикъ главныхъ тогда въ журналѣ лицъ. Некрасовъ представленъ у него безпутнымъ пгрокомъ, ведущимъ журналъ безъ всякаго вниманія. Добролюбовъ охарактеризованъ, какъ человѣкъ, хотя и «даровитый, по холодный и замкнутый». Наконецъ и самый журналъ, послѣ ухода старыхъ сотрудниковъ, представленъ клонящимся къ упадку. Все это, какъ мы увидимъ во второй уже части нашихъ «Очерковъ», или слишкомъ преувеличено, или совсѣмъ невѣрно.

Выпуская въ свъть свои «Воспоминанія», Григоровичь забыль о томъ, что кромъ суда современниковъ, часто пристрастнаго, существуетъ нелицепріятный судъ исторіи, судъ потомства, приговоры котораго безпристрастнѣе, вѣрнѣе и оцѣнки правильнѣе. Такой именно судъ и наступилъ теперь какъ для Некрасова и его знаменитыхъ сотрудниковъ, такъ и для ихъ обвинителей. Въ настоящее время обнародовано не мало интереснъйшихъ документовъ той эпохи, и многое, въ чемъ обвиняли, напр., Некрасова и Чернышевскаго, оказалось возмутительной, злостной клеветой. Но объ этомъ у насъ рѣчь впереди.

Заканчивая нашъ разсказъ о Григоровичѣ, мы считаемъ нужнымъ сказать въ заключеніе, что для знакомства съ нимъ, какъ беллетристомъ, достаточно прочесть три лучшихъ и наиболѣе характерныхъ для него произведенія: «Деревня», «Антонъ Горемыка», «Рыбаки». Они дадутъ все, необходимое для того, чтобы уяснить себѣ его историческое значеніе, видѣть всѣ особенности его таланта и понять причины его огромнаго въ ту пору успѣха, кроющіяся, главнымъ образомъ, въ условіяхъ времени.

4

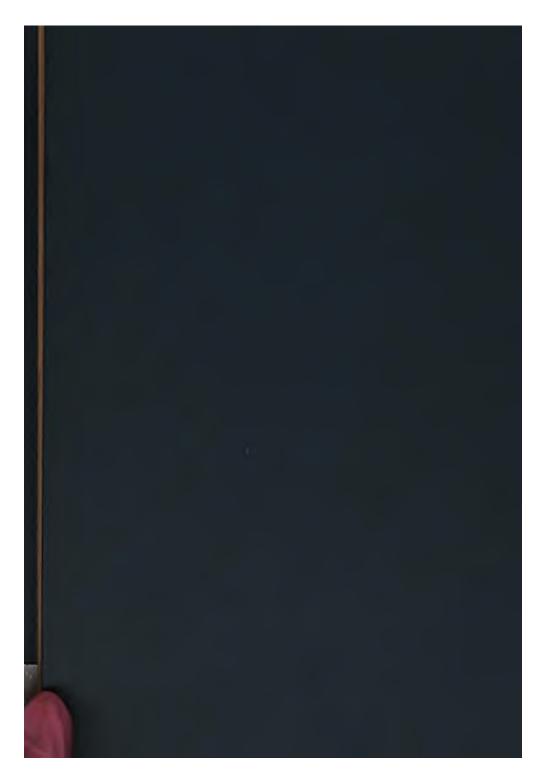